

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

## Slav- 4 303.49.805

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of Jasper Newton Keller Betty Scott Henshaw Keller Marian Mandell Keller Ralph Henshaw Keller Carl Tilden Keller



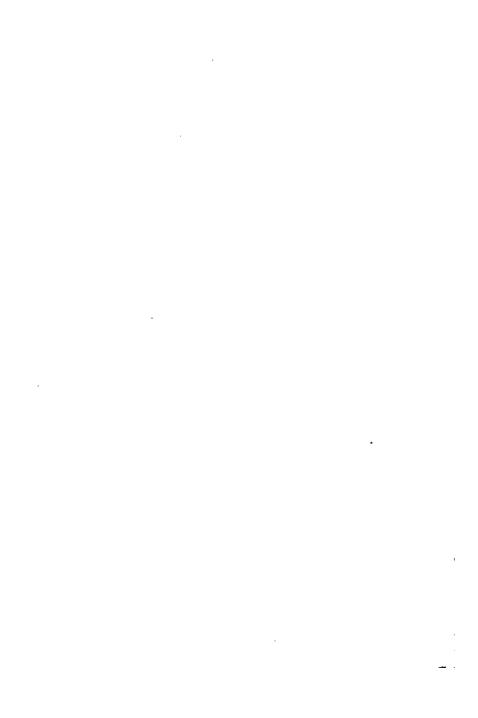



## жизнь замъчательныхъ людей

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

# O. N. CEHKOBCKIЙ

### вго жизнь и литературная дъятельность

въ связи съ исторіей современной ему журналистики



віографическій очеркъ

Е. Соловьева

Съ портретомъ Сенковскаго, гравированнымъ въ Истербургъ К. Адтомъ

цъна Коп.

#### С.-ПЕТЕРБУРГЪ

обертка ивчат. въ типогр. товарищ. «обществ, польза», б. подъяч. 89 1891

#### ИЗДАНІЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА

#### Литература, публицистика и законовълъніе.

СОЧИНЕНІЯ ПУШКИНА Съ портретами, СОЧИНЕНІЯ О. РЪШЕТНИКС біографіей и 500 письмами. Полное соцвиа 1-томнаго и 10-томнаго недавія одна и та же: безъ карт.—1 р. 50 и. Съ СОЧИНЕНІЯ Н. В. ШКЛІЎНОВА 44 картин.—2 р. 50 и. На лучией бу- мага—ка 50 и. дороже. За переплети: для 1-томнаго издавія—40 и. и 1 р. да р. Бая 10-томнаго (5 переп.) 1 р. и 2 р. СОЧИНЕНІЯ ПУШКИНА. Полное собраніе стихотвородій и вез беллетристика В. Съ пертровом. Тургенева. О тургенева. О тургенева. О тургенева. О тургенева. И 15 гургенева. В тургенева. И 15 гургенева. В тургенева. И 15 гургенева. В тургенева. въ провъ. Въ 1 томъ. Съ біографіяй, портретами. и пр. Ц 1 р. Съ нарт. — 2 р. СТИХОТВОРЕНІЯ ПУШКИНА. Полное собраніе съ портретами, біографіей п вр. Въ одномъ томъ (770 стр.) Цзив безъ картивъ 75 в. Съ картин. 1 р. 50 н. БОЛЬШОЙ АЛЬВОМЪ въ "Сочиненіямъ Пушкина". 44 надвотрадія съ подписяни и портретомъ. Ц. въ панкѣ 1 р.50 в МАЛЫЙ АЛЬБОМЪ въ "Сочиненіямъ Пумина. Тъ же излостраци, но мен-шаго формата. Ръзвии на деревъ Ц. въ коленвор, нерезлотъ—1 р. 25 к. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. Повъсть А. Пушкина. Роскошное изданіе съ 188 рис. Ц. 60 в. Въ напкъ-75 в. въ перен. 1 р. СОЧИНЕНІЯ ГЛЪБА УСПЕНСКАГО. Съ Цзна 1 р портретомъ автора и статьей Н. М ихайловскаго. Ц. ва два тома-3 р. Переплети въ 50 к. и въ 1 р. СОЧИНЕНІЯ А. М. СКАВИЧЕВСКАГО. Критич. очерви, публицист. этюды, литерат. характеристики. Ціна за все со- НАШИ ОФИЦЕРСКІЕ СУДЫ. Ф. Павлеябраніе въ 2 большихъ топахъ 3 р. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННАГО МИВНІЯ въ

цендорфа Ц. 75 к.

томахъ. Съ портретомъ автора ч томахъ. Съ портр. автора и стат. Н. М и-х а й л о в с в а г о. Цена за оба тома HAPOIS. ВЪ ПОИСКАХЪ ЗА ИСТИНОЙ. Макса Нордау. Перев. Э. Зауеръ. Ц. 2 р. ВЕСЪДЫ О ЗАКОНАХЪ И ПОРЯДКАХЪ. С. Горянской, Ц. 15 ком. ЗАКОНЫ О ГРАЖДАНСКИХЪ ДОГОВО-РАХЪ, общепонятно изложениие и объ-

яснению. Составиль В. Фарманов. свій. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 в. НОВЪЙЩІЕ РУССКІЕ НИСАТЕЛИ. Хре-CTOMBTÍS ANS CTRPMHIL BARCCORD PRMназій в внига для домаш, чтекія. А Цваткова. Съ кортротанів. Ц. З р. Очерки самоуправленія С. При-

влонскаго. Ц. 2 р. ВОРЬВА СЪ ЗЕМЕЛЬНЫМЪ ХИЩНИ-ЧЕСТВОМЪ. Вытовие очерки И. Тимощенкова. И. 1 р. БРЮХО ПЕТЕРБУРГА. А. Вахтіврова.

СЧАСТЫЕ И ТРУДЪ. И. Мантоганна.

Ц. 75 в. БОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ Гагіоначескій романъ П. Мантегациа. Ц. 50 в. вова. Ціна 36 в. ВЯТСКАЯ НЕЗАБУДКА. 2-е язд. Ц 75 в

государственной жизии. Профес. Голь ИСТОРІЯ КНИГИ НА РУСИ. А. В а хтіврова, Сомног. рис. Ц. 1 р. 50 м.

Русланъ и Людмила. Съ 8 картянками, ц. 10 к. – Кавиазскій плѣнимиъ. Съ 3 карт Русланъ и Людиния. Съ 8 вартянивъми, ц. 10 к. — Касизасин планиниъ. Съ 3 варт. д. 8 к. — Братъя Разбойнини. Съ 3 карт. д. 2 к. — Бахчисарайскій фонтанъ Съ 3 карт. д. 8 к. — Полтава. Съ 5 карт. д. 6 к. — ГалубъСъ 2 карт. д. 2 к. — Сиазна о царт Салтанъ. Съ карт. д. 4 к. — Сиазна о попъ.
Съ 2 карт. д. 2 к. — Сиазна о мортвой царевит. Съ 2 карт. д. 2 к. — Сиазна о волотомъ пътушитъ. Съ 2 карт. д. 2 к. — Сиазна о вобайт и рыбить Съ 2 карт. д.
2 к. — Пъсни западныхъ славянъ. Съ 3 карт. д. 4 к. — Евгеній Онтгинъ. Съ 11
карт. д. 20 к. — Графъ Нудинъ. Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 2 карт. д.
2 к. — Запова 2 к. — Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Домикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Каломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Къломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Къломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Къломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ въ Къломитъ Съ 3 карт. д. 2 к. — Дъмикъ съ 5 к. "В. 2 к. — Дъмикъ съ 5 к. 2 карт. д. 2 к. — Дъмикъ съ 5 к. "В. 2 к. — Дъмитъ съ 5 к. "В. 2 к. — Дъмикъ съ 5 к. варт., ц. 2 к.—Мъдный всадникъ. Съ. 8 карт., ц. 8 к.—Анджело. Съ 8 варт., ц. варт. 4. 2 к.— верные Съ 2 карт. 4. 10 к.—Сиупой рыцарь. Съ 2 карт. 4. 2 к.— Моцартъ и Сальери Съ дарт. 4. 2 к.— Каменный гость Съ 3 карт. 4. 3 к.— Пиръ во время чумы. Съ 2 кар. 4. 2 к.— Русанка. Съ 4 карт. 4. 3 к.— Выстръзь. Съ 2 карт., 4. 3 к.— Метель. Съ 2 карт., 4. 3 к.—Гробоещить. Съ 2 карт., 4. 3 к.— Станцієнный смотритель Съ 3 карт., ц. 3 к.—Барышіня-крестьянна. Съ 2 карт. ц 4 к.—Пиновая дама. Съ 3 карт., ц. 5 к.—Дубровскій. Съ 5 карт., ц. 10 к.—Аравъ Петра Великаго. Съ 3 карт., ц. 6 к.—Капитанская доч:а Съ 11 карт., д. 20 к.— Исторія Пугачев. бунта. Съ мног. карт., ц. 20 к.—Всѣ позмы. Съ 21 карт., ц. 25 к.— Всв снавии. Съ 6 карт., п. 10 к. -Всв баллады и легенды. Съ 4 карт., п. 10 к. -Всь драмат, произведенія. Съ 17 карт, ц. 20 к.— Повьсти Бълкина. Съ 7 карт, ц 10 к.-Вст письма Сь 26 портретами, ц. 25 к.

15 Іюля 1891 г. Ф. Павленковъ выпустилъ дешевое изданіе СОЧИНЕ-НІЙ ЛЕРМОНТОВА, иллюстрированное 115 рисунками. Цена 1 ...

<u>і.</u> 18А. м и с 2 р



О. И. Сенковскій.

#### жизнь замфчательныхъ людей.

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

## O. N. CEHKOBCKIN

#### ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЪ СВЯЗИ СЪ ИСТОРІЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЕМУ ЯУРНАЛИСТИВИ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Е. А. Соловьева.

Съ портретомъ Сенковскаго, гравированнымъ въ Лейпцигъ Геданомъ.

цъна 📻 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Типографія С. Н. Худикова. Владинірскій пр., № 12. 1892.

#### Книги для лётей и юношества.

Излюстрированные романы Динкенса въ со-пращенномъ переводъ Л. Шельуновой. 1) Давидъ Конперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Оливеръ Твистъ, 4) Большія надежды, 5) Нашъ общій другь, 6) Лавка древностей, 7) Ерошна Доррить, 8) Тажелыя времена, 9) Хо-лодный домъ, 10) Ниволай Никльби, 11) Два города, 12) Мартинъ Чезльвить. Цена каждаго романа 40 в. Въ напий 50 в., въ переиметь по 6 ром. визсть—3 р. 25 к.

Всякому гвоздю свое пъсто. А. Круглова. Съ 46 рис. Ц. 1 р. 25 в., въ панка 1 р. 50 в., въ пер. 2 р. Дътский маскарадъ. Азбелева. Съ 16 рис.

Ц. 20 к.

Блуждающіе огоньки. Сборникъ детскихъ разсказовъ. Бажчиов. Съ 44 рисунками. Ц. 1 р. Въ наикъ Ц. 1 р. 25 в. Въ переплетъ Ц. 1 р. 60 в. два произэнина. Шуточный разсказь въ статъл. В. Буми. 100 рес. Ц. 60 к., въ панкъ
75 к., въ переплетъ 1 р. 25 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ. А. Брянчанинова. Съ предисловівиъ И. С. Тургенева. Множество рисунковъ. П. 2 р., въ пап-въ 2 р. 50 к., въ переплетъ 3 р.

Въ добрый часъ! Сборнивъ детскихъ DARGERзовъ. А. Лякидо. Съ рисунвами. Ц. 75 к., въ папка і р., въ переплета і р. 25 к.

Задушевные разсказы. *И. Засодимскаго.* Два тома оъ 185 ркс. Цвна каждаго въ пацкв ( р. 60 к. Въ переплетв 2 р.

Хорошів люди. В. Острегорскаго. Съ 45 рисун-ками. 2-е изданіе. Ціна і р., въ папкі і р. 25 к., въ переплеті і р. 60 к.

Изъ жизни и исторіи. А. Арсеньева. Съ рис. Пінь въ панкі I р. 60 к., въ переплеті 2 р. Послушаемъ! Дет. разселвы. Нольде. Съ 28 рис. въ панкъ 1 р., въ переплеть I р. 35 коп.

Наглядныя несообразности. (Детскіе вадачи въ картинкахъ). Ф. *Ивеленкова*. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.). Ц. 1 р. "Объясненіе" къ нимъ 5 к.

Робинзонъ. Его жизнь и привлюченія. Гейбнери. Переводъ съ нъмецало. Съ 107 рис. Ц. 30 к., въ панкъ 40 к., въ переп. 60 к. Иллюстрированиме романы Вальтеръ-Скотта.

Алмострерованные рожаные сыльтор — отмать с въс сокращенномъ переворб Л. Шелимовой. 1) Веверлей, 2) Антикварій, 3) Робъ Рой 4) Айвенго, 5) Астролого, 6) Квентить Дор вардъ, 7) Вудсток, 8) Замокъ Кенциквортъ 9) Ламермурская невъста, 10) Легенда о Монтрозв и др. Ц. каждаго романа 40 к., въ наикъ 50 к., въ перешетъ по 5 романовъ вивств Ц. 2 р. 80 в.

Черные богатыри. Е. Кокради. Со множоством рис. Цъна 2 р., въ нереня. 2 р. 75 коп. ватоматическіе софизмы. 50 теореять доказы вающихъ, что 2×2≔5, часть больше своего ці

даго, и проч. Соотавих В. Обремново. Ц. 40 г ватоматическія развлеченія. Аппаса. Перк водз. съ франп. Съ 85 фигурами и таблицамі Ц. 1 р. въ переци. 1 р. 75 ж.

Тройная головолошка. В. Обрешнова, Сборник геометрическихъ игръ. Съ 300 рис. и 30 км тегами. Ц. 1 р.

Образовательное путешествіе. Живописни очерки отдаленныхъ странъ. С. Ворислофера 2-о вед. Съ 73 рис. Ц. 1 р. 50 в., въ наше 1 р. 75 в., въ перен. 2 р. 25 в. Черезъ дебри и пустыни. Скитанъя молодог

бъглеца. С. Вористофера. Съ плиюстр. Ц. 2 р

въ папкъ 2 р. 25 к, въ перепл. 2 р. 75 к. Сказочная страна. Приключенія двукъ матро совъ. С. Вористофера. Съ напостр. Ц. 2 р въ папкъ 2 р. 25 к., въ переплетъ 2 р. 751 Приключенія контрабандиста. С. Вористофері Съ изгротрациян. Цена 1 р. 50 к., въ нанк 1 р. 75 к., въ переметъ 2 р. 25 к. Мученики науки. Г. Тисандъс. Переводъ под

енакціей Ф. Пасленкова. Съ 55 рисункав 8-е изд. П. 1 р. 50 к. Въ переплетв 2 р.

Вечерніе досуги. *Крумова*. Съ 70 рис. Ц. 1 ј 25 к., въ плика 1 р. 50 к., въ переплета 2 ј Научныя развлеченія. Г. Тисандъс. Пер. под редак. Ф. Павленнова. 8-е изд., съ 858 рису П. 1 р. 50 в., въ переплета 2 р. 25 в.

Сназни Густафсона. Съ рис. Цзна 1 р. 25 г въ напкв 1 р. 50 к., въ переплета 1 р. 75 г На земяћ и подъ земяей. Сборнивъ разси зовъ Галугосса. Съ 40 рис. Ц. 1 р. 25 к., в

панка-1 р. 50 к., въ перепл. 2 р. Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщикі

П. Засодымскаго. Ц. каждой книжкв по 35 г Живыя картинки. А. Смирнова. Сборживъ ра сиазовъ. Съ 50-ю рис. Ц. I р. 60 к., въ пани 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. Янии Вологодскаго убада. А. Круглова. С

6 рисунк. Ц. 25 к.

Незабудии. А. Круглова. Съ 50-ю рисун. Ц 11 50 к., въ папка I р. 75 к., въ переця. 2 р Приключенія сверчка. Э. Кандева. Съ 67 ря Ц. 2 р., въ пан. 2 р. 26 к., въ пер. 2 р. 50 г

Исторія открытія Америки. Ламе-Флери. 52 рис. Ц. 75 к., въ нап. 1 р., въ пер. 1 р. 30 Двадцать біографій образцовых в русск. ш сателей. Сост. В. Острогорскій. Съ 20 порт Ц. 50 к. Въ пашкі 75 к. Въ переця. 1 р.

#### ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАЯ БИБЛЮТЕКА.

1) Экстазы человъка. П. Мантегациа. Въ 2-хъ частяхъ. Ц. I р. 50 к., 2) Психологія вни-манія. Д-ра Рисо, Ц. Бо к., 3) Берегите легкія. Гигіеническія бесіды д-ра Нимейера. Съ 80 рис. П. 75 ж., 4) Современные психопаты, д-ра А. Кюльера. Ц. 1 р. 50 ж., 5) Предсиазаніе погоды. А. Далле. Съ рис. Ц. 1 р. 25 ж., 6) Физіологія души. А. Герцена. Ц. 1 р., 7) Пснхологія велинихъ людей. Г. Жоли, 2-е изд. Ц. 1 р., 8) Дарвинизнъ. Э. Ферьера. Общедоступное изложение идей Дарвина. Ц. 60 коп., жизни человака. Изсулы. Съ 85 рис. Ц. а р.

9) Міръ грезь. Д-ра Симона. Сновидінія, га люцинація, сомнамбуливиъ, гипнотивиъ, иллюві Ц. і р., 10) Первобытные люди. Дебьера. ( многими рис. Ц. 1 р. 11) Заноны подражані Тарда. Ц. 1 р. 50 ж., 12) Гоніальность и и мъщательство. Ц. Лемброго. Съ портр. автој и изсколькими рис. 2-е изд. Ц. 1 р., 18) Общ доступивя астрономія. К. Фланнаріона. ( 100 рмс. 2-е мзд. Ц. 1 р. 14) Гигіена семы Гебера. Ц. 50 ж., 15) Бантерін и жхъ родь і

Slar 4353.49.805

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CTPAH. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.  | Вмѣсто предисловія. Характеристика русской журналистики вообще.—Журналистика 20-хъ и 30-хъ годовъ.— Н. И. Полевой и «Московскій Телеграфъ».—Надеждинъ.— «Телескопъ«.— «Система» эпохи Николая І-го.—Судьба интеллигентной мысли.—Цензурныя строгости.—Запрещеніе «Телескопа».—Письмо Чаадаева.—Булгаринъ |        |
| II. | Сенвовскій до выступленія на поприще журналиста.—<br>Цочему такъ хорошо забыть Сенковскій?—Характеристика<br>его, какъ личности и писателя.—Дѣтетво и воспитаніе.—<br>Поѣздка на Востокъ.— Литературная дѣятельность до<br>открытія «Библіотеки для Чтенія»                                              |        |
| Ш.  | Начало «Библіотеки для Чтенія».—Сенковскій какъ редакторъ.—Литературные нравы 30-хъ годовъ. — Характеристика «Библіотеки для Чтенія». — Сенковскій, какъ критикъ.—Что далъ обществу его журналъ                                                                                                          |        |
| IV. | Характеристика 30-хъ годовъ.—Новые запросы русской интеллигентной мысли. — Нъмецкій идеализмъ на русской почвъ. — «Отечественныя Записки». — Паденіе журнала Сенковскаго                                                                                                                                 |        |
| V.  | Семейная жизнь Сенковскаго. — Воспоминанія Ахматовой. — Надорванныя силы. — Посл'єдняя вспышка таланта. — Смерть                                                                                                                                                                                         |        |

#### источники.

- О. И. Сенковскій. Полное собраніе сочиненій Спб. 1859 г. (Біографическій очеркъ при первомъ том'в).
- О. И. Сенковскій. Біографическія записки его жены. Спб. 1858.

Затымь свыдына о Сенковскомы можно найти вы различныхы журналахы, преимущественно историческихы. Свыдына эти отличаются большою разбросанностью. Очень любопытны письма Сенковскаго кы Ахматовой, помыщенныя вы «Русской Старины» за 1883 годы. Стоиты также упомянуть о статьяхы Старчевскаго вы «Историч. Выст.» (1886 г.) и некрологы Дружинина вы Библ. для Чт. за 1858 г.

Кром'в того кое-что взято нами изъкнигъ г. Котля ревскаго (М. Ю. Лермонтовъ) и Мих. Вор. на (Происхождение славянофильства).

#### Вивсто предисловія.

Харавтеристика русской журналистики вообще. — Журналистика 20-хъ и 30-хъ годовъ. — Н. И. Полевой и «Московскій Телеграфъ». — Надеждинъ. — «Телескопъ». — «Система» энохи Николая I-го. — Судьба интеллигентной мысли. — Цензурныя строгости. — Запрещевіе «Телескопа». — Письмо Чавдаева. — Вулгаринъ.

Журналистика, хотя несколько напоминающая современную намъ, выступила на сцену еще при жизни императора Александра I-го. въ 20-хъ годахъ нашего столетія. Русская мысль того времени склонялась въ оптимизму, въ жизнерадостному настроению и пол-ному примирению съ окружающимъ. Литература съ замъчательнымъ талантомъ проводила эту точку зрънія на жизнь, во имя когорой ра-боталъ и Пушкинъ. Самое недовольство бытіемъ принимало форму не дермонтовскихъ проклятій, не «романтическихъ» взрывовъ негодованія,—а грустной элегін, поэтической меланхолін, которан служила очень милымъ и красивымъ дополненіемъ къ господствовавшему эпикурензму. То бурный и вакхическій, какъ въ стихотвореніяхъ Языкова, то тихій и наивный, какъ у Жуковскаго, то съ философ-скимъ колоритомъ, съ признаніемъ первенствующей роли за эстетическими наслажденіями, какъ у Пушкина,—этоть эпикурензмъ, при-нимая различныя формы, оставался въренъ самому себъ, заставляль искать примиренія съ жизнью, и дъйствительно все дъятели 20-хъ годовъ въ конце концовъ нашли его: Жуковскій—въ религіи и руссофильстве, Пушкинъ—въ творчестве, Языковъ—въ покаяніи и смиреніи дичномъ, въ гордости своей родиной. Конечно, это не единственное настроеніе двадцатыхъ годовъ, но настроеніе господствующее, завъщанное первой половиной александровской эпохи, когда такъ легво верили и такъ весело, шутливо жили. Самые литературные нравы того времени такъ ръзко отличались отъ нашихъ, что нужно особенное усиліе, чтобы составить о немъ хотя приблизительноз понятіе. Ужъ ни въ какомъ случать литература не была потребностью и даже необходимой потребностью, какъ въ настоящее время. Большинство публики смотръло на нее какъ на роскошь, сами писатели даже и не мечтали ставить ей какія нибудь практическія цёли.

Поэты творили прежде всего для самихъ себя и охотно признавались, что исканіе славы, т. е. вліяніе на современниковъ, есть слабость человъческая, достойная порицанія. Такъ думали и Пушкинъ, и Жуковскій, такъ думали и ть, кто группировался возль нихъ, и во всякомъ случать литература и жизнь ничего общаго между собою не имъли: если послъдняя была пустыней, то первая—ничъмъ инымъ, какъ миражемъ среди этой самой пустыни. Знаменитая формула «искуство для искуства» не могла даже встрътить какого нибудь возраженія, она была одной изъ аксіомъ, одной изъ запов'єдей, написанныхъ на скрижаляхъ творчества. Возьмите нашихъ писателей, одимпійцевъ того времени, возьмите прежде всего Пушкина и его учениковъ. Для чего писали они? На этотъ вопросъ съ ихъ стороны нъть отвъта, и во всякомъ случат Пушкинь съ презръніемъ отголкнуль бы его оть себя. Писать для чего нибудь-можно развъ ванцелярскую бумагу или какой нибудь проекть ассенизации можно писать лишь и от ом у, что есть потребность творчества, потребность настойчивая и деспотическая, такая-же, какъ есть, пить, спать, безъ удовлетворенія которой ність полноты жизни и довольства: можно писать лишь по призыву внутренияго чувства, чтобы воплотить тревожные образы, дать выходъ и просторъ накопившемуся чувству. Писатель это — жрецъ, стоящій передъ невѣдомымъ богомъ искуства, но никакъ не передъ толпой современниковъ.

Само собою разумъется, что подобное настроеніе было очень далево отъ мысли ввваливать на литературу какія-бы то ни было общественныя задачи и ставить ей какія-бы то ни было практическія цъли. Литература служила обществу, гуманизировала его, воспитывала его мысль и чувство—это несомитьно, но все это дълалось помимо самихъ писателей, лучшіе изъ которыхъ держались на литературу своей собственной точки зрѣнія. Эта точка зрѣнія рѣшительно ничего не имъла противъ того, чтобы художественные образы воздвигались, говоря метафорически, на болотъ общественной жизни, чтобы чудныя созданія искуства точно камии драгоцѣнные съ неба падали въ обстановку, ничего общаго неимѣвшую съ ихъ блескомъ и красотой. Литература, просто-на-просто, была аристократической. Цѣнителями и судьями былъ строго ограниченный кружокъ писателей олимпійцевъ, миѣніе массы игнорировалось столько-же, сколько и ея стремленія и цѣли ея бытія. Въ своей творческой дѣятельности поэть искалъ прежде всего наслажденія, смѣло и свободно отдавался онъ порыву вдохновенія, не тревожа себя мыслями о земныхъ задачахъ и противорѣчіяхъ. Онъ былъ худож-

никомъ въ лучшемъ, но вместе съ темъ и самомъ узкомъ смысле этого слова.

Онъ искалъ наслажденія въ творчествѣ, и забота о «мелкой» жизненной правдѣ не всегда тревожила его душу.

Трудно сказать, въ какой глухой переулокъ ударилось-бы по-

Трудно сказать, въ какой глухой переулокъ ударилось-бы подобное направленіе, однако на сцену появилась журналистика. Нельзя отрицать, что журналистикъ вообще въ дълъ сближенія

Нельзя отрицать, что журналистикъ вообще въ дълъ сближенія литературы и жизни пришлось сыграть выдающуюся, котя и не исключительную роль. Кому же какъ не журналистикъ Россія обязана тыть, что въ ней въ настоящее время обрътается такая масса читателей? Это одно чего нибудь да стоить, и съ нашей точки зрънія стоить очень многаго. Безъ этой массы народа, способной интересоваться написаннымъ и понимать его, литература никогда-бы не могла сдълаться общественной силой, она все-бы еще продолжала изображать изъ себя прекрасную картинную галлерею, входъ въ которую доступенъ очень немногимъ. Масса читателей нужна, необходима даже, чтобы вывести литературу изъ очарованнаго круга чисто эстетическихъ задачъ и идеаловъ и превратить писателя въ общественнаго дъятеля. Конечно мадонна Рафаэля сама по себъ ровно ничего не выиграетъ и ровно ничего не потеряетъ, будутъ ли на нее смотрътъ 5 или 5000 человъкъ: въ томъ и другомъ случать она одинаково остается дивнымъ созданіемъ искуства, великимъ намятникомъ того, до какой высоты можетъ подняться духъ человъческій; но вліяніе художественнаго творчества на жизнь складывается не изъ одного элемента, т. е. достоинства самаго произведенія, а изъ двухъ: достоинства—это во-первыхъ, общедоступности—во-вторыхъ. Во имя этой общедоступности, во имя распространенности и популяризаціи и работала всегда русская журналистика; и работала, надо отдать ей полную справедливость, и энергично, и вь сущности умъло.

Двумя путями создавала она массу читателей: съ одной стороны давая ей интересное, разнообразное и доступное чтеніе, съ другой—популяризуя знанія, воспитывая эту массу и пододвигая ее понемногу къ тъмъ высотамъ, до которыхъ добралась художественная литература и наука. Оттого-то журналы и играли всегда такую выдающуюся роль у насъ въ Россіи, оттого-то и возможно высказывать мнтеніе: «въ исторіи нашего умственнаго развитія журналистика является какъ-бы центральною осью». Журналистика, повторяемъ, это постоянный посредникъ между художественной литературой и иаукой, и массой публики.

Въдь то же самое, что мы говорили объ аристократизмъ художественной литературы, вполит примънию и къ наукъ, примънию даже теперь, не говоря уже о томъ, что было 50 лътъ тому назадъ. Еще въ сороковыхъ годахъ Вълискій писалъ: «Наука у насъ слишкомъ слабое и нъжное растеніе, когорому некогда было даже пустить корней, не только развернуться пышнымъ и благо-уханнымъ цътомъ. Это впрочемъ не значить, чтобы у насъ не было науки; это значить только, что наука на Руси до сихъ поръеще что-то вродъ элевзинскихъ таинствъ,—исключительное достояніе небольшого избраннаго класса людей, а не цълаго общества, какъ въ западной Европъ. Многіе еще изъ посвящающихъ себя исключительно наукъ, у насъ учатся не для знанія, а для аттестатовь, открывающихъ путь къ разнымъ преимуществамъ по службъ. Засъданія ученыхъ обществъ въ глазахъ нашей публики, на которыя должно смотръть съ приличною важностью, не въвая. Самъ Араго не привлекъ-бы своими статьями и отчетами разнообразной и полной просвъщеннаго интереса толиы». Если это справедливо для сороковыхъ годовь, то что-же сказать о 20-хъ и 30-хъ? То только, что наука была для массы совершенно постороннимъ предметомъ.

Очевидно, что журналистика, принявши на себя отчасти по

Очевидно, что журналистива, принявши на сеоя отчасти по силь необходимости, отчасти по доброму жеданію своихъ руководителей, роль посредника между массой съ одной стороны, художественной литературой и наукой—съ другой, должна была проникнуться энциклопедическимъ направленіемъ и развить по возможности отдълълитературной критики. Та и другая особенность сразу бросается въглаза не только въ томъ случать, если вы возьмете на себя трудъперелистать старые журналы двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъгодовъ, но и журналы настоящаго времени. Статьи по естествознанію, статьи по исторіи, языкознанію, біологія, соціологія, психологія— чередуются съ романами и позъстями. Utile cum dulci—таковъ девизъ, провозглашенный еще «Московскимъ Телеграфомъ» Полевого, «Библіотекой для Чтенія» Сенковскиго, «Отечественными Записками» и т. д. Рядомъ со всъмъ этимъ—литературная критика, и притомъ на самомъ почетномъ мъстъ. Роль и значеніе этой критики нашли себъ прекрасную оцънку въ статьяхъ Бълинскаго. Вотъчто между прочимъ говорить онъ: «У насъ общественная жизнь преимущественно выражается въ литературф; поэтому иътъ ничего мудренаго, если всъ наши журналы по преимуществу—журналы литературные, наполняемые или произведеніями литературы, или тольками о литературъ». И дальше: «Безъ литературнаго миѣнія, сколько

нноудь оригинальнаго и самобытнаго, высказываемаго съ большимъ нли меньшимъ уможъ и талантомъ, теперь и у насъ журналъ уже не можетъ имъть успъха. Критика, въ отношении къ успъху и вліянію журнала, начинаетъ становиться едва-ли не важите самихъ повъстей. Правда, подъ критикою у насъ еще не вст разумтютъ разсмотръніе произведеній искуства на основании науки изящнаго; напротивъ, большая часть публики добродушно почитаетъ критикою всякую болтовню о литературныхъ предметахъ, всякую рецензію на пустую книжонку, — и потому у насъ стоитъ только назвать себя критикомъ, чтобы прослыть критикомъ... но все-же душа журналистики—литературная критика».

Если читатель согласень съ изложеннымъ выше взглядомъ на журналистику и на ея роль у насъ, на Руси, то какъ нельзя болѣе поиятными станутъ для него и нижеслѣдующія слова Бѣлинскаго, сказанныя имъ въ 1841 году: «И такъ, этотъ успѣхъ журналистики, душа которой—критика, служитъ самымъ яснымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что литература наконецъ укоренилась на почвѣ русской національности, вошла въ жизнь общества, сдѣлалась его обычаемъ и живою потребностью и уже перестала быть внѣшнимъ нововведеніемъ, модою или книжнымъ педантизмомъ».

Этотъ успъхъ журналистики созданъ прежде всего ею самою, и мы скоро увидимъ, какъ не дешево онъ ей достался.

\* \_ \*

Вспоминать о журналистахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ—
значить вызывать передъ собой скорбныя твии. Глубокая пропасть
времени, лежащая между нами и ими, позволяеть отнестись къ нимъ
безъ ненависти и раздраженія, и какъ только мы устранить эти
чувства, нами не можеть не овладѣть самоз искреннее состраданіе.
Многіе изъ нихъ были смѣлые и хорошіе, даже честные люди, многіе
не остались таковыми, пройдя тажелую и многотрудную карьеру
журналиста. Передъ нами твиь Надеждина, разбитаго параличемъ
послѣ неожиданной для него повздки въ Вятку; твиь Полевого, потерявшаго все—талантъ, силу, здоровье, славу въ борьбѣ съ независящими обстоятельствами. Скорбныя твии многострадальныхъ
людей, которымъ если не все, то многое простится, даже за малое содѣянное ими, ибо и на это малое приходилось убивать недюжинныя
силы...

Начнемъ съ Полевого. Вълинскій, Панаевъ и вообще кружокъ «Современника» произнесли ему когда-то суровый приговоръ. Вотъ напр.,

что говорить Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ: «Неиногіе, даже изъ замічательных людей, сберегають до старости то живое начало, ту смілость духа, ті благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали инъ силу въ полодости...» Грустно сиотреть на этихъ ослаовышихъ людей, но... «ничто не можетъ быть жалче и печальные, когда видишь человыка, разбитаго жизнью, безсильнаго, пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему изкогда по праву. — человъка, прикидывающагося молодцомъ, когда уже ноги дрожать и изивияють ему на каждомъ шагу и съ робкой завистью отрицающаго действительную силу, проявляющуюся въ новомъ ноколении. Такое зрелище представляль къ сожалению въ по-следние годы своей жизни некогда сильный литературный боецъ, подъ вліяніемъ котораго восинталось почти все наше покольніе. Я говорю о Полевомъ... Если-бы онъ, посль рокового произвола, обрушив-шагося надъ нимъ, присмирълъ по-неволь и продолжалъ-бы честно и смиренно трудиться, съ единственною целью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось-бы незапятнаннымъ въ нсторін русской литературы. Но Полевой съ-испугу поспівшиль употребить слабые остатки своего таланта на угодинчество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовалъ; безпрестанно унижалъ безъ нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ, пошлымъ, защитникамъ тъхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ когда-то ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и что всего хуже—съ завистивою ненавистью обратился къ новому покольнію... Хотя онъ совершенно потеряль въ последніе годы свое литературное значеніе, но смерть его на мгновеніе пригоды свое литературное значене, но смерть его на мгновеніе при-мирила всёхъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій «Парашей-Сибирячекъ» и другія тому подобныя произведенія, былъ забыть. Въ простомъ деревянномъ гробъ, выкрашенномъ желтою краскою (онъ завъщалъ похоронить себя какъ можно проще) передъ нами лежалъ прежній Полевой, тотъ энергическій редакторъ «Моск. Тел.», которому мы были такъ много обязаны нашимъ развитіемъ»...

Жестокая правда скрыта въ этихъ словахъ, но правда одностороняя, слишкомъ, я-бы сказалъ, сухая. Мы имъемъ полное право нъсколько иначе отнестись къ Полевому.

Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нуженъ великій художникъ, чтобы изобразить эту простую и визстъ съ тъмъ исполненную трагизма жизнь! Авторъ «Исторіи русскаго народа»,

предмественникъ Лермонтова по настроенію, сильный боець и передовой человікъ, гибкій и энергичный умъ, открытое, живое сердце—это Полевой въ первой половинь своей жизни. Авторь заядлопатріотическихъ произведеній, сотрудникъ Булгарина, человікъ, не останавливающійся ни передъ какими униженіями, торговавшій своимъ талантомъ и быстро промотавшій свою великую славу на скользкомъ пути подслуживанія, — это тоть же Полевой, но уже послів закрытія «Москов. Тел.». Что-же случилось? Панаевъ объясняеть такую переміну испугомъ и матеріальными затрудненіями. Полевой былъ сломанъ по пословиціє: сила солому ломитъ.

Разскажемъ вкратцъ его литературную біографію: это избавить насъ отъ необходимости произносить непріятный приговоръ самому видному изъ русскихъ журналистовъ вплоть до Бълинскаго и быть можетъ хоть ифсколько послужить ему оправданіемъ. Тъмъ мрачите представятся намъ различнаго рода независящія обстоятельства.

Полевому было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда онъ принялся за изданіе «Телеграфа». Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, онъ былъ какъ нельзя лучше приготовленъ къ роли журналиста. Не особенно образованный, онъ обладалъ однако многочисленными и разнообразными знаніями; писалъ онъ легко, свободно и всегда литературно, прекрасно владѣя своимъ нѣсколько рѣзкимъ и оригинальнымъ юморомъ, а главное—онъ былъ достаточно смѣлъ, чтобы довъриться своему вкусу и настроенію. Какъ истинный журналисть, писалъ онъ обо всемъ, о русской и всеобщей грамматикъ, о санскритскомъ языкъ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о научныхъ теоріяхъ и объ искуствъ, о преобразованіяхъ и успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности. Конечно академія имѣетъ полное право не причислять его, но намъ трудно не всномнить съ благодарностью объ этой кипучей, разносторонней дѣятельности. Она имѣла большой смыслъ и въ свое время прекрасно сыграла роль толчка—и притомъ очень энергичнаго. Полевой повсюду, съ рѣзкимъ и грубоватымъ даже юморомъ нападалъ на заснувшихъ лѣнтяевъ и педантовъ; онъ буквально не давалъ имъ покоя, въ какія бы спеціальныя сферы или норы они не прятались. Онъ по пятамъ преслѣдовалъ ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмъивая его представителей, искренне утвержденныхъ въ мысли о своей геніальности, вслѣдствіе какой

нибудь плохо изданной компиляцін по измецкимъ учебникамъ. Если и въ настоящее время нередко попадаются люди, основывающие вст свои претензіи на величіе лишь на томъ, что имъ изв'єстна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что-же было 60 — 70 льть тому назадь? Все равно какъ каждый строчившій библіографическія зам'ятки, наивно воображаеть себя критикомъ, какъ авторъ дикаго стихотворенія требоваль причисленія къ сониу поэтовъ, — такъ и ничтожный компиляторь нахолиль въ своей душть достаточно самоувтренности, чтобы мнить себя жрецомъ начки и съ этой высоты съ презрънјемъ посматривать на окружаюшее вообще, человъчество въ частности. У Полевого на этотъ счетъ была своя собственная точка эрвнія, не достаточно резко формулированная, быть можеть не совствы ясная даже для него самого, н все же замъчательная, и для насъ очевидная. Эта точка эрънія, одушевленная впоследствін геніемъ Белинскаго, согретая его чуднымъ, безконечно любящимъ и върующимъ сердцемъ, составила всю славу нашего великаго критика. Я говорю конечно объ общественной точкъ зрънія. Не особенно симпатичная, разъ она предлагается намъ въ слишкомъ искаженномъ видъ, еще менъе симпатичная, когда ее примъняютъ механически и односторонне къ произведеніямъ науки и искуства, она однако всегда имъла и будетъ имъть большое значеніе. Прекрасно формулирована она Бълинскимъ: «Свобода творчества, говорить онъ, легко согласуется съ служениеть современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насидовать фантазію; для этого нужно быть только гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяеть убъжденія оть дъла, сочиненія оть жизни». Всякому извъстно, какой перевороть въ нашихъ взгаядахъ и понятіяхъ произвела эта общественная точка зрвнія; несомнівню, что она была у Полевого. Понятно теперь, почему онъ съ такой энергіей преследоваль всявихъ ученыхъ педантовъ и птичьихъ поэтовъ, ибо на всякую деятельность — все равно научную или литературную — онъ смотрыль прежде всего какъ на дъятельность общественную. Большой поклонникъ Пушкина, вполнъ убъжденный въ его геніальности, онъ нападаль даже на него. «Полевой, говорить А. Скабичевскій въ своей «Исторіи новъйшей литературы», представиль въ своемъ «Моск. Тел.» первые задатки оцънки писателей, принимая въ соображение не одну стенень талантливости и эстетическія достоинства произведеній, но

также и политическую репутацію. Такъ, при всъхъ похвалахъ, расточаемыхъ имъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что былъ, и, нападан на его стремленія къ великосвътскости, ясно намекалъ на тъ новыя, оффиціальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пушкина послъ 1826-го года».

Сильный и остроумный писатель, врагь всякаго авторитета, прекрасный полемисть, Полевой очевидно долженъ быль возбудить противъ себя цълую стаю литературныхъ недруговъ, буквально недававшихъ ему ни минуты покоя. Совершенно правъ его брать, говоря:

«Издатель «Московскаго Телеграфа» только началъ свое литературное поприще и уже въ первое время существованія его журнала, быль, можно сказать, осыпанъ нападеніями и обвиненіями всякаго рода, начиная отъ обыкновенныхъ литературныхъ противоръчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходовъ. Онъ былъ ие Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ; онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ; а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что такъ усердно старались пояснить благородные, повитые на щитахъ, его противники. Они упревали, кололи его званіемъ; выводили посл'єдствія, по ихъ мніснію, очень догическія, что званіе купца, следовательно торговца, промышленника, несовивстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то паріею среди благородныхъ кастъ, на этомъ основаніи позволяли себ'в дерзости, какихъ не осм'влились бы сказать другому. Наконецъ издатель «Московскаго Телеграфа» могь опасаться, что съ нимъ сбудется то, что Бомарше вложиль въ уста Донъ-Базилю о клеветь: «самая пошлая, самая нельная клевета оставляеть посль себя слыль».

Въ этихъ клеветникахъ, злостныхъ и упорныхъ нападкахъ на Полевого, какъ нельзя лучше проявились булгаринскіе нравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и съ другой стороны.

Въ немъ на самомъ дълъ была та самостоятельность мысли и чувства, которая такъ не нравилась 50 лътъ тому назадъ. Въ литературъ Полевой выступилъ защитникомъ романтизма, въ исторіи—противникомъ Карамзина. Обратимъ вниманіе на послъднее обстоятельство: оно этого заслуживаетъ. Какъ писалъ Карамзинъ свою исторію—извъстно: это исторія государства, а не народа, это панегирикъ внъшней силъ и внъшнему могуществу, это прекрасный арсе-

наль для всёхъ аргументовъ національнаго самодовольства. Народа на сценё нётъ, вмёсто философской точки зрёнія—господствуеть нравственная. Пріобрётеніе удёла—великая заслуга, эпитеты добродітельный и недобродітельный пестрять страницы. Сантиментальный моралисть новсюду стоить рядомъсь панегиристомъ силы. Какъбы въ отвётъ «Исторіи Государства Россійскаго» Полевой пишеть свою «Исторію русскаго народа».

Прекрасная внига, не утерявшая своей цёны еще и до настоящаго времени. Для людей-же 20-хъ и 30-хъ годовъ она была настоящимъ откровеніемъ. Молчаливый и закабаленный народъ впервые заявилъ о своемъ непосредственномъ участіи въ дёлё созданія и государства и исторіи. Ему было отведено свое м'єсто, и тѣмъ ярче выступило противорічне между народомъ, создавшимъ исторію, и крівпостной, безправной массой, въ которую превратился тоть-же народъ и о чемъ совсімъ забылъ Карамзинъ.

Одна эта книга могла-бы обезсмертить имя Полевого, а если прибавить къ ней его заслуги какъ издателя «Московскаго Телеграфа», какъ предшественника Лермоптова, то право становится грустнымъ, что у насъ нътъ даже его приличной біографіи и только десятокъ статей, разбросанныхъ въ журналахъ, да давно затерявшійся памятникъ на Волковомъ кладбищѣ—вотъ и все, что осталось отъ сильнаго бойца, когда-то передового дъятеля иашего общества...

Правда, впоследствіи Полевой самъ себя опровергь и набросиль на свое имя очень темную тень. Случилось это после неожиданнаго прекращенія «Московскаго Телеграфа», когда его издатель остался безъ всякихъ средствъ къ жизни и къ довершенію всего получиль строгое виушеніе. Человівкъ умалился. Теперь если ужь надо о чемъ разсказывать, то не о прежней почти героической борьбів съ самодовольствомъ и обскурантизмомъ, а о писаніи только патріотическихъ произведеній, о сотрудничествів съ Булгаринымъ, объ откровенномъ ухаживаніи и заб'єганіи передъ силой жизни. Полевой дівлаль все, что могь, чтобы забыли его-же самого и первую половину его діятельности. Однако онъ не достигь этого.

Посмотрите, какая глубокая иронія и вивств съ твив какая глубокая истина скрывается въ словахъ Белинскаго, случайно брошенныхъ имъ въ одной изъ библіографическихъ зам'ятокъ: «Не тотъ г. Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Рус. В'ест.», не тотъ, который выкраиваетъ изъ чего попало плохія драмы, создаетъ комедіи вродів «Война Федосьи Сидо-

ровны съ Китайцами» и восивваеть «деньги», но тотъ, который издавалъ «Моск. Тел.», ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убъжденія, порицалъ направленіе драмъ гг. Шаховского и Кукольника и не восиввалъ денегь».

Все это какъ недьзя болье правда; но чемъ больше задумываемся мы надъ судьбой Полевого, темъ настойчивье выступаетъ передъ нами вопросъ: «что-же такое съ намъ случилось»? Панаевъ говоритъ: «испугался». Другіе ссылаются на обремененіе многочисленнымъ семействомъ...

Выло и то, и другое. Но не трудно кажется вообразить себъ нную обстановку, где съ такими людьми, какъ Полевой, никакого зда не случилось-бы, не пришлось-бы ему въ этой иной обстановкъ ни ходопствовать, ни лицемерить, не пришлось-бы отрекаться отъ себя и восхвалять поманы частнаго пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно-ли разсуждать съ точки зрвнія этой, не идеальной даже, но все-же лучшей обстановки? Намъ думается, что да. Въдь общество существуеть совствъ не для героевъ, а общественная жизнь — не для героическихъ поступковъ. Героевъ такъ мало, что изъ-за нихъ-бы не стоило хлопотать. Вольшинство смертныхъ представляетъ изъ себя коллекцін весьма и весьма дюжинныхъ людей. Унныхъ, не глупыхъ по крайней мыры между ними достаточно; но ты, кто одарень исключительной силой воли, могучей верой, способностью приносить въ жертву идеалу свое тщеславное, въчно алчущее «я», - встръчаются въ виль исключенія. Герой въ любой обстановкь развь уже самой нсключительной-не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена къ людямъ средней воли, и ихъ-то чувство достоинства она и должна оберегать. А если она не делаеть этого, если она это человеческое достоинство топчеть въ грязь, если она возводить въ принципъ---неуважение къ нему, въ систему---преследованіе его, то кто-же виновать? Неужели слабый человікь средней руки, обремененный многочисленнымъ семействомъ?..

Чувство собственнаго достоинства — удивительный и лучшій даръ природы человіку, вірніе— это чувство пріобрітено имъ цімою величайшихъ усилій и неисчислимыхъ страданій. Поэтому-то оно такъ и привлекательно, поэтому-то оно и есть лучшее, что находится въ нашемъ распоряженіи. Хотите знать, какой судъ можно произнести надъ той или другой эпохой, надъ тіми или другими историческими условіями, — спросите себя: а какъ эта эпоха, какъ эти историческія условія относились къ чувству человіческаго достоин-

ства? Уважали-ли они его, цѣиили-ли его, или—наобороть—третировали, презирали, всяческими способами преслѣдовали? Миѣ думается, что трудно съ такого рода критеріумомъ сдѣлать серьезную ошибку. Аристотель всю свою теорію нравственности построилъ на сознаніи человѣкомъ собственнаго достониства. Великая и славная мысль, вникая въ которую мы певольно переносимся въ обстановку греческой жизни, ея привольной атмосферы, въ которой такъ свободно дышалось людямъ. Почему человѣкъ добродѣтеленъ? Потому-ли, что онъ боится кого или чего инбудь, потому-ли, что онъ ищеть награды, потому-ли наконецъ что ему такъ приказано? Нѣтъ, проще, гораздо проще: онъ добродѣтеленъ потому, что уважаетъ самого себя.

ЗО-же и 40-вые годы нашего въва въ подобной этивъ приспособлены не были, а кавъ-бы наоборотъ задались спеціальной
цълью доказать, что чувства собственнаго достоинства у человъка
нътъ, да и быть не можетъ. На Полевомъ они проявили все свое
могущество—и онъ сломленъ. Конечно никто не мъщаетъ намъ обвинять его: «жестокія» слова и такъ уже не разъ градомъ сыпались
по его адресу. Но будетъ ли правда въ этихъ «жестокихъ» словахъ?
Если и будетъ, то не полная. Не знаю какъ другіе, но я, вчитываясь
въ письма Полевого, относящіяся къ послъдней эпохъ его дъятельности, чувствоваль одну лишь жалость и состраданіе къ этому когдато сильному человъку. Долги, заботы о семействъ, о насущномъ кускъ
хлъба, тревожныя думы о подневольной работъ, постоянное насильственное напряженіе своихъ силъ—вотъ тема этихъ писемъ. Передъ
нами слабый, несчастный подъяремный человъкъ, боязливо оглядывающійся, боязливо протягивающій руку.

Всякій, думается намъ, знаетъ, что въ николаевскую эпоху господствовала «система». Это система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражаетъ насъ своимъ грандіознымъ размахомъ. Эта система являлась какъ-бы живымъ воплощеніемъ могучей и непреклонной личности самого императора Николая І. Идея, которая проникала собой всю систему и какъ мозгъ наполияла кости ея, была идеей внёшняго могущества и силы Россіи—съ одной стороны, безусловнаго единства ея духовной жизни — съ другой. Относительно внёшняго могущества будемъ кратки: его не только добивались, имъ пользовались. Познакомившись хотя немного съ исторіей дипломатическихъ сношеній времени Николая І-го, вы прежде всего видите тотъ фактъ, что впродолженіе долгаго ряда лёть въ европейскомъ концертё Россія держала первую скрипку. Императоръ быль настоящимъ рёшителемъ европейскихъ судебъ, чьему приказанію волей-нс-

волей должны были подчиняться заграницей. Въдъла другихъ европейскихъ государствъ онъ вившивался властно и требовательно, его голосъ раздавался какъ голосъ власти, силу и право имъющаго, главное—силу. Стоитъ припомнить классическую угрозу Николая I-го отправить въ Парижъ миллюнъ слушателей, т. е. солдатъ, въ случат если будетъ допущена къ представленю непонравившаяся ему выеса. Участе Россіи въ венгерскомъ возстаніи — новая иллюстрація того-же самаго. Венгерцы возстали потому, что у нихъ были съ австрійцами свои собственные счеты; но такъ какъ императоръ Ниволай I возложиль на себя трудную заботу о сохраненіи европейскаго мира и считалъ безусловнымъ своимъ долгомъ заботиться о прочности всёхъ европейскихъ престоловъ и поддерживать династическую идею вездѣ и повсюду, то Россіи пришлось вмѣшаться и въ венгерское возстаніе ради его успокоенія. Русскій колоссъ въ ту удивительную эпоху расправиль свои могучіе члены и явился въ юлномъ блескѣ величія и власти. Но очевидно, чтобы пользоваться въ веропѣ такой первенствующей ролью, ему пришлось пустить въ юдъ всѣ свои силы, которыя только были, пришлось дѣлать невѣюятное напряженіе, пришлось идеѣ впѣшняго могущества подчинть все остальное и принести ей въ жертву лучшія дарованія и учшія способности.

Однить изъ необходимъйшихъ условій вившняго могущества, по штінію императора Николая, являлось полное, безусловное, нетерящее пикакихъ, даже самомалійшихъ уклоненій, духовное единтво встяхъ русскихъ людей. Имъ должны были проникнуться всть, ачиная съ перваго вельможи и кончая послітднить мужиченкомъ. истема николаевской эпохи стремилась подчинить себт вст мысли чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистинть

чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистин'є рандіозная пошытка. Всів усилія правительства въ области внуренней политики сводились къ дисциплин'в, идеаломъ которой была исциплина военная. Каждому было указано свое, строго опреділеное місто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говориль, думаль и увствоваль именно такъ, какъ было предписано. Одинъ долженъ илъ чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось атъ то, чего не полагалось знать другому; въ мысляхъ одного могло итъ больше развязности и бойкости, чімъ въ мысляхъ другого, или ютъяго, которому совсёмъ не полагалось иметь никакихъ мыслей. зе это было строго предусмотріно системой, все это съ математиской точностью соотвітствовало положенію человіка здісь, на мяй.

Какъ жилось въ этой обстановке интеллигентной мысли — со-образить не трудно. Интеллигентная мысль мене всего подходила нодъ требованія системы. Вёдь вся привлекательность уиственной или творческой деятельности въ томъ и заключается, что въ ней человекъ выражаеть свою особепность и индивидуальность. Разъ неть последняго, разъ неть свободы, позволяющей проявить самого себя,—то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мосто-вую. Но какое дело системе до особенности и индивидуальности? Круп-ныхъ людей, какъ напр. Пушкина, она старалась привлечь на свою сторому. Ст. менения она сореописине не перомонничесь.

ныхъ людей, какъ напр. Пушкина, она старалась привлечь на свою сторону. Съ мелкими она совершение не церемонилась.

Несмотря однако на эти непріятности и стісненіе, не смотря на то, что существованіе и литературы и журналистики только терпізлось, но не признавалось, обт онт «путемъ естественной эволюціи» пережили за это время очень важный моменть своего бытія. Совершилось это втихомолку, незамітно, но все-же совершилось и какъ фактъ можеть быть упомянуто въ нашемъ предисловіи. Не говоримъ уже о томъ, что литература, по словамъ Вълинскаго, стала общественной силой, т. е. сблизилась съ жизнью, съ ен практическими стремленіями и задачами, о чемъ упоминалось нами выше. Пользуясь случаемъ, указываемъ на другое обстоятельство: въ литературт появился разночинецъ и изъ занятія она стала дізломъ, такимъ-же на с то я щ и м ъ дізломъ, какъ учительство, чиновничанье и пр. Объ этомъ стоитъ сказать нісколько словъ.

Въ это время установняся обычай платить за статьи гонораръ.

ООЪ ЭТОМЪ СТОИТЪ СКАЗАТЬ ИЪСКОЛЬКО СЛОВЬ.

Въ это время установился обычай платить за статьи гонораръ.
Уже Полевой, издавая «Московскій Телеграфъ», частенько дѣлалъ это,
послѣ-же него плата писателю-журналисту сталакакъ-бы правиломъ.
Платили редакторы, издатели,—т. е. лица, прямо и непосредственно
связанныя съ литературой, и прежній гонораръ въ видѣ табакерокъ,
милостивыхъ улыбокъ, всевозможныхъ подачекъ со стороны мецемилостивых у у у у може, ксевозможных в подачек со стороны меце-натовы и меценаток — сталь мало-по-малу отходить вы область пре-данія, откуда можно пожелать ему никогда не возвращаться. Бла-годаря этому оказалось возможнымы избирать писательство карьеров и исключительно отдаваться ему. И оно возвысилось до степени дыла и исключительно отдаваться ему. И оно возвысилось до степени дёла. Раньше-же имъ занимались между прочимъ. Диллетанты и любители создавали повёсти, романы, критическія статьи, поэмы, печатали ихт ради славы и во имя собственнаго тщеславія, услаждались похвалами возмущались нападками, но «дёло» ихъ жизни было не въ литературів, а въ другомъ містіствъ полку, въ департаментів и т. д. От того позволять себі такую роскошь какъ писательство могли лиши люди обезпеченные, обладавшіе родовымъ или благопріобрітеннымъ Но писательство какъ карьера, литературная работа какъ дѣло всей жизни—были немыслимы для разночинца, не имѣвшаго ни родоваго, ни благопріобрѣтеннаго, пока гонораръ не сталъ обычаемъ и даже правиломъ. Эта полистная и постатейная плата является историку какъ бы символомъ того, что кончился наконецъ аристократическій періодъ литературы и вмѣсто него выступаетъ на сцену другой, уже ни въ какомъ случав не аристократическій.

Разночинець обосновался въ литературъ. Журналистика открыла для его силъ такое поприще, о которомъ раньше онъ не могъ мечтатъ и во снъ. Литературные нравы покровительствовали ему. Никто не справлялся о его происхожденіи, о чинъ и званіи его родителей; такъ или иначе, но цънили по дъломъ его. Духъ времени, правда, былъ противъ такой оцънки, но литература выступила на свою самостоятельную дорогу и держалась своей собственной линіи. Въ обществъ, гдѣ протекція, родство, связи, портреты предковъ и пр. играли такую важную роль, вдругъ появился уголокъ съ другими нравами и другими взглядами. Этотъ уголокъ былъ—литература. Званіе генеральскаго сына или внука—увы!—не цѣнилось тамъ ни во что. Талантъ, личная заслуга, непосредственная способность вліянія на другого — вотъ что значило, вотъ что стояло на первомъ планѣ. И разночинцу открывавась возможность вздохнуть (хоть не всегда) свободно.

Войдя въ литературу, разночинецъ внесъ въ нее и особенные

Войдя въ литературу, разночинецъ внесъ въ нее и особенные взгляды. Онъ явился съ чердака, съ антресолей, изъ подваловъ, явился блёднымъ и исхудалымъ, частенько голодавшимъ, помятый жизнью. Онъ зналъ эту жизнь, зналъ ее по опыту собственной шкуры—и прежнее созерцательное, оптимистическое отношеніе къ бытіюбыло не по вкусу ему. Онъ хотёлъ дёла, сынъ страданія, такъ или иначе, онъ рёшился бороться съ нимъ. И борьба началась.

#### Π.

Меньовскій до выступленія на поприще журналиста.—Почему такъ хорощо вабыть Сеньовскій?—Характеристива его, какъ личности и писателя.—Дітство и воспитаніе.—Побядка на Востокъ.—Литературная діятельность до открытія "Библіотеки для Чтенія".

Полагаемъ, что ничто такъ хорошо не забыто, какъ прошлое журналистики и журналистовъ. И понятно, почему это такъ. Среди общественныхъ дъятелей—журналиста забыть особенно легко. Это

несомивния, хотя и грустия истина. Что остается послв него?груда исписанной бумаги, почти непонятная черезъ 20-30 лътъ посль его смерти. Давно умолкнувшія имена, давно переставшія не только волновать, но даже интересовать насъ событія, намеки на современныя явденія и обстоятельства, въ которыхъ мы не можемъ разобраться безъ скучныхъ комментарій, — воть наслідіе журнальной работы. Надо быть или философомъ, или поэтомъ, чтобы новое поволеніе могло интересоваться тобою; большинство журналистовъ служить своей эпох'в и умираеть вывесть съ нею. Они волновались, есгодовали, любили, спорили, ссорились, но какое дело до всего этого намъ? Пятьлесять деть успели создать новыя имена и новые интересы, за пятьдесять леть все прежнее отчасти исчезло, отчасти забыто. Намъ трудно даже на минуту перенестись въ прошлую жизнь; вивсто дюдей, съ мускулами и кровью, передъ нами бродять бледныя тени; виесто яркой картины, переде нами слабо проведенные штрихи. Истины, когда-то ведикія и новыя, кажутся намъ 83бучными; событія, возбуждавшія прежде такой страхъ или таків восторги, — не производять на насъ ни малейшаго впечатленія. Изъ прошлаго, если мы интересуемся имъ, то развъ тъмъ лишь, что въ немъ есть общаго, выдающагося, а злоба техъ дней — не злоба для насъ. Понятно, что если журналисту, которому не удасти соединить въ своемъ лицъ поэта, какъ Бълинскому, или философа, навъ Писареву, Михайловскому и т. д., приходится оглянуться на свою прошлую дъятельность, то онъ не можеть не почувствовать тоски и угнетенія. Онъ чувствуеть, какъ своро онъ будеть забыть какъ скоро исчезнутъ послъдніе следы совершенной имъ громадно работы. Кому надо, кому охота копаться въ старыхъ журналахъ кто простить и пойметь эту торопливую, лихорадочную даятель ность, кто заинтересуется давно-минувшей злобой дня? А межд тъмъ все это когда-то волновало и мучило, все это заставляло су дорожно хвататься за перо, опровергать и доказывать, бороться надъяться. Тогда нельзя было не торопиться, тогда некогда был останавливаться надъ отдълкой формы, надъ тъмъ, чтобы придат своему произведению болье строгий и обработанный видъ. Надо спы шить. Жизнь не ждеть, ежедневно выдвигаеть она на сцену новы вопросы и обязанность журналиста отвътить на нихъ.

«Я принялся, писаль Сенковскій Ахматовой, перебирать в своей памяти все, что написаль до сихь порь, и вижу, что рышь тельно не сдылаль ничего хорошаго, что могло бы остаться послименя, что было бы соразмырно съ тымь громаднымы трудомы, кото

рый я наложиль на себя съ ранней юности, чтобы приготовиться работать хорошо и быть полезнымъ. Я такъ дурно распорядидся моею жизнью, моими способностями; я вступиль на такой путь, который принудиль меня насильно тратить все это для другихъ, всемъ жертвовать для другихъ, — глупо, потому что я получиль за это голько неблагодарность и клевету, и ничего не сделаль для самого себя, для прочности своей собственной славы, для моихъ матеріальныхъ интересовъ, наконецъ потому, что и матеріальные интересы имьють также свою цьну, когда приближаемыся къ старости. Что жтанется посль моей смерти? --- множество работь, разбросанныхъ, эдва начатыхъ, не конченныхъ, которыя я всегда предпринималъ съ намереніемъ связать ихъ вместе, усовершенствовать, придать ить большее развитие, следать изъ нихъ произведения прочныя и амечательныя; и всегда, предаваясь сумасбродно несчастной трать южхъ идей и способностей на пользу другихъ, я оставлялъ не коненными и забытыми по недостатку времени и вследствіе того сложненія занятій, въ которое я вдавался необдуманно и изъ коораго мне теперь трудно выбраться, несмотря на все мои усилія остигнуть этого, чтобы отдаться самому себв и работать надъ виъ, что должно пережить меня. Успахъ, который имали вса эти вороски, всв эти пустяки, болье или менье блестящіе, нисколько е ославиляеть меня; я знаю лучше, чамь вто бы то ни было, что ии не имъють настоящаго достониства, и высокое понятіе, какое ни дали публикъ о моихъ способностяхъ, — тяжесть, подавляющая еня, потому что я боюсь, вижу, что смерть настигиетъ меня прежде, виъ я сделаюсь свободень, чтобы доказать моимъ согражданамъ, го я действительно стоиль того уваженія, которое они отдали инъ разу, и что они не обманулись въ моихъ способностяхъ. Признайэсь, что для человека, умеющаго чувствовать сильно, для человека ь серднемъ, для того, кто не дишенъ благороднаго честолюбія. ысль обмануть всв ожиданія и обмануть по своей собственной винв э можеть не быть убійственной. Вы понимаете теперь причину этой естовой грусти, которая овладъваеть мной время отъ времени, и юго желанія, я скажу даже — этой любви къ преждевременной серти, которая заставила бы меня исчезнуть, не уничтоживь эего престижа. Если я не успъю выйти изъ моего несчастнаго иоженія и найти время, чтобы кончить мои сочиненія, чтобы казать свои истинныя дарованія, я дамъ одержать надо мною ркъ моимъ врагамъ, всемъ темъ, кто теперь унижаетъ мое дароніе изъ зависти.

«Уже и то унизительно думать, что такая сволочь можеть когда нибудь одержать надо мною верхь, благодаря моей непредусмотрительности. Говорили, что у меня есть только ожесточенные враги или фанатическіе друзья; если это такъ, я насмѣхаюсь надъ моими врагами, я доказываю имъ каждый день, что насмѣхаюсь надъ ними и не боюсь ихъ; но я чувствую въ то же время, и очень сильно, что имъю большія обязательства къ тѣмъ, кто удостаиваеть меня своимъ дружескимъ фанатизмомъ, и что я прежде всего долженъ оправдать ихъ лестное пристрастіе произведеніями, достойными ихъ и меня.

«Вы не можете повърить, какія жертвы я приношу, чтобы заслужить уваженіе моихъ друзей, и до сихъ поръ ничто не удается мнё; въ началь каждаго года я говорю себь: наконецъ я свободенъ,— почти свободенъ, и могу спокойно заняться моими собственными произведеніями! Тщетная надежда: мало-по-малу всь работы сваливаются на меня,—и въ конць года жертва принесена, а тижесть моихъ занятій не уменьшилась ни на волосъ.

«Нынашній годь я принесь еще большія жертвы и уже вижу, что безь меня дало не идеть и что все мое время будеть истрачено на помощь другимь, а помогать—просто значить далать все самому! — Вы мна скажете: можеть быть! но эти сто толстыхь томовь «В. ддя Ч.»—уже довольно хорошія права на славу; вы разсыпали тамы множество новыхь идей о множества предметовь; она произвели не одинь умственный перевороть въ нашей страна; она дали не одинь спасительный толчевь. Положимь, что это правда, потому что это было сказано и повторено сто разъ монии друзьями и даже монии врагами: но что такое «В. для Ч.»? Это вещь эфемерная; въ продажа не осталось даже ни одного экземпляра изъ этихъ ста томовь; все было прочитано, изорвано, потеряно, этого не перепечатають нивогда, и память о моихъ громадныхъ трудахъ, обо всахъ этихъ толчахъ, обо всахъ этихъ умственныхъ переворотахъ изгладится очень скоро: обо мнъ останется только одно смутное преданіе.

«Лѣтъ черезъ десять вы сами забудете все, что тамъ находилось, и межетъ быть спросите себя съ удивленіемъ: но что-же такое сдѣлаль этотъ человъкъ, внушившій мнѣ когда-то столько уваженія и дружбы? Достигнуть такого результата послѣ столькихъ трудовъ—объ этомъ страшно подумать! Ваше благородное сердце сумѣетъ понять грусть, меланхолію, уныніе, часто овладѣвающія мною отъ этого».

Въ общемъ характеристику, данную Сенковскимъ самому себъ, мы считаемъ совершенно справедливой. Но очень можетъ быть,

многіе найдуть ее преувеличенной и примуть не за что иное, какъза комплименть въ меланхолической рамкъ. Пока не мъсто разбираться въ этомъ: намъ ниже придется достаточно говорить и о «Библіотек'я для Чтенія» и ся заслугахъ передъ русской мыслью и русскимъ просвъщеніемъ. Замътимъ только, что никакого желанія превозносить Сенковскаго у насъ нътъ, что им совершенно ясно вилимъ его недостатки и ужь ни въ какомъ случав не желаемъ ставить его рядомъ съ Бълинскимъ. Но странно было-бы забывать имя Сенвовскаго въ изданіи, посвященномъ замічательнымъ людямъ. Великъ онъ не быль, но въ его замъчательности сомивавлься нивавъ невозможно. Пускай называють успекь «Библіотеки для Чтенія» эфемернымъ, ея издателя—гаэромъ, клоуномъ и пр., --- это не важно. Важно другое: въ тридцатыхъ годахъ «Библіотека для Чтенія» была единственнымъ журналомъ, который читали, Сенковскій — единственнымъ критикомъ, котораго слушали. Вычеркните его дъятельность, --и у насъ нетъ журналистики 30-ыхъ годовъ. Маленькая, скромная журналистика — согласны, но другой въ то время и быть не могло. Маленькая и скроиная, но она, благодаря своимъ достоинствамъ или недостаткамъ — это увидимъ ниже будила мысль дремавшей россійской публики, она первая проникла въ провинцію, первая встряхнула ее. Она пріучила наше общество къ журналу, сдълала его необходинымъ для интеллигентной семьи, создала наконець новый типь журнала.

Для величія — этого мало, для замітчательности—боліте чіть

достаточно.

Я считаю необходимымъ на немногихъ страницахъ напомнить читателю образъ Сенковскаго.

Профессоръ университета и блестящій лекторъ, знатокъ восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владѣвний языками—персидскимъ, арабскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ, русскимъ, польскимъ, итальянскимъ и испанскимъ, свободно писавшій на пяти языкахъ, и вмѣстѣ съ этимъ талантливый публицистъ, критикъ, авторъ безчисленныхъ повѣстей, единственный редакторъ и почти единственный сотрудникъ самаго распространеннаго когда-то журнала: таковъ Осипъ Ивановичъ Сенковскій съ внѣшней стороны своей дѣятельности. Громадная память, блестящій умъ и не-

менте блестящая фантазія, невтроятное трудолюбіе, разносторонній таланть и энциклопедическое образованіе— дтялали его самымъ заметнымъ и вліятельнымъ человткомъ среди русскихъ журналистовъ.

Прочтите любую страницу изъ произведеній Сенковскаго, все равно откуда выхваченную—изъ его пов'єстей или фантастическихъ разсказовь, изъ его критики или литературной летописи, изъ его фельстоновь или ученыхъ трактатовъ:—вамъ сейчасъ-же бросится въ глаза рѣзко очерченная индивидуальность автора. Послѣ самаго незначительнаго опыта безчисленные псевдонимы Сенковскаго не будуть затруднять вась. Какъ-бы онъ ни подписывался — баронъ Брамбеусъ, Тютюнджю - Оглу Т.-О, О. О. О. Сеl, Б. Б., Осипъ Морозовъ, Бълкинъ, Ситгинъ и пр. и пр.,—вы его сейчасъ узнаете, какъ узнавала его иткогда публика тридцатыхъ годовъ. У Сенковскаго не только резко очерченная индивидуальность, это-индивидуальность утрированная, утрированная произвольно самимъ Сенжовсениъ. Тамъ, гдъ вы увидите блестящее и общелоступное изложеніе самыхъ трудныхъ вопросовъ лингвистиви или политической экономіи, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой или иронической фразой, въ которой авторъ подсмъивается и надъ предметомъ, и надъ самимъ собой; тамъ, гдъ посль одущевленныхъ красивыхъ строкъ вы натолкнетесь на другія, въ которыхъ дается полный просторь скептицизму, готовому заподозрить всесделанные выводы, усилія ученыхъ, собственную эрудицію автора, и даже самого себя; тамъ, гдъ шутка зачастую переходить въ буффъ, полный утрировки, гдв читателю нельзя подчасъ разобраться, серьезно-ли говорять ему или шутять, гдв насмышливая улыбка автора ни на минуту не исчезаеть съ написанныхъ строкъ, где все такъ искуственно, где все такъ тревожитъ и тормошитъ вашь умь и такъ мало действуеть на сердце, волю:--тамъ вы угадаете руку Сенковскаго.

Громадная ученость, острый умъ, блестящая, но не симпатическая фантазія—воть что прежде всего бросается въ глаза въ произведеніяхъ Сенковскаго. О чемъ-бы онъ ни говориль съ вами о востокъ, о фонетикъ, о политической экономіи, о хирургіи, о музыкъ, о Лермонтовъ, о жельзныхъ дорогахъ, капиталъ, — онъ сумъетъ заинтересовать васъ. Удивленіе прежде всего овладъетъ вами: какова-бы ни была тема, — ръчь Сенковскаго всегда свободна и самостоятельна, онъ видимо владъетъ темой во всъхъ ея изгибахъ, цзвидинахъ и подробностяхъ. Онъ поражаетъ васъ ловкимъ подборомъ фактовъ, цифръ, неожиданными сопоставленіями, быстрыми переходами и даже скачками отъ одного предмета къ другому. Онъ заставить васъ понять дѣло, какъ-бы лѣнивы вы ни были въ дѣлѣ шышленія, онъ растормошить вашу фантазію во что бы то ни стало. Ни передъ какими средствами и затрудненіями онъ не остановится. Безъ всякой скуки будетъ толковать онъ вашъ на цѣлыхъ страницахъ азбучныя истины, пересыная свои объясненія веселыми шутками и бойкими остротами, десять разъ вернется къ тому-же предмету, разжуетъ его и поможетъ даже проглотить. Но въ то-же время ему ничего не стоить въ послѣднихъ строкахъ оставить читателя подъ внечатлѣніемъ, что все сказанное быть можетъ и не истина, что все говорилось ради шутки и веселаго времяпрепровожденія.

Не останавливайтесь на первыхъ страницахъ, не поддавайтесь очарованію безусловно умнаго человівка, у котораго весь организмъ важется пропитанъ умомъ, идите дальше. Идите дальше и вами скоро начнеть овладівнать утомленіе. Вашь умъ удовлетворенъ стройной логикой, смізыми парадоксами, интересомъ аргументаціи, ваше воображеніе «пріятно провело время», слідя за прихотливой фантазіей автора, за ея изысканными арабесками, но ваше чувство, ваша воля какъ будто остались незатронутыми. Сенковскій объяснить вамъ все что угодно; но гдіз тоть предметь, который бы онъ заставиль полюбить, гдіз та цізль, ради которой весь этоть шумъ и блескъ? Ваша воля осталась безъ напряженія, нізть слезь негодованія, нізть любовнаго волненія сердца. Вызванная чтеніемъ работа ума и игра фантазіи не замізняеть остающейся оть него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, какъ служителя искуства, — «разогръть предметь». Мнё простять неудачное выраженіе «разогръть», но лучшее по краткести. Можно сказать иначе: «задача искуства—представить вамъ предметь или всю совокущесть предметовъ, указать съ симпатической ихъ стороны», т. е. затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повліять на вашу волю. Этого не было у Сенковскаго.

Сравните его съ Бълинскимъ. По всей въроятности, несомивнио даже, онъ былъ въ десять разъ образованите послъдняго, если не болъе того. Но Вълинскій умъль угадывать, тогда какъ Сенковскій только понималь; Вълинскій носилъ въ своей груди благородное, смілое сердце, въ немъ таились всі муки и надежды современности, онъ воспитываль наши стремленія и уміль возбуждать ихъ;

какъ истинный художникъ, онъ вызывалъ наши восторги и наши негодованія; какъ человікъ съ творческой силой,—онъ былъ всегда самостоятеленъ. А главное статьи Бълинскаго—сама жизнь измученной, но не утерявшей героической візры души, поэма, созданная візрой въ грядущее счастье, мукой и страданіями своей эпохи. Сенковскій уменъ, уменъ какъ Мефистофель, но какъ часто оставляеть онъ насъ при одномъ безпізльномъ, безсодержательномъ сміткі. Бізлинскій—боецъ, Сенковскій—наблюдатель.

Есть умное изречене, которое гласить: «жизнь представляется трагедіей тому, кто смотрить на нее съ точки зрвнія чувства, и комедіей тому, кто стремится только понять ее». Вся жизнь для Сенковскаго преобразовывалась въ комедію, часто въ водевиль, иногда въ скверный анекдоть. Онъ не любиль касаться высокихъ страстей, героическихъ порывовъ, не въриль даже въ мрачныя силы человъческой природы. Ръдко возвышался онъ до взгляда на жизнь, какъ на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сценъ-землъ, онъ предпочиталь видъть въ ней интересную комбинацію довольно-таки безсмысленныхъ случайностей. Величіе не поражало его, зло не пугало. Въ первомъ онъ находилъ всегда яркіе слъды эгоизма, во второмъ—тоть-же эгоизмъ, въ формъ мелкихъ страстей, если угодно — мошенничества, тщеславія, подобострастія.

Строго говоря, онъ ни во что върилъ, ничего не хотълъ, ни къчему не стремился.

Что такое люди? Въ отвътъ на это Сенковскій еще въ молодые годы написаль фантастическую басню. Она харавтерна. Въ общихъ чертахъ воть ея содержаніе: «Шель факирь. Это было въ Индіи, гдв факировь такое-же множество, какъ у насътитулярных советниковъ. Какъ вдругь онъ очутился на краю темной и глубокой ямы, прикрытой сухимъ хворостомъ и соломой. Это была волчья яма, кула по неосторожности упали обезьяна, зися удавь, тигрь и человъкъ. Въ три пріема факиръ вытащиль зверей и готовидся уже въ четвертый разъ опустить поясь въ яму. Въ эту минуту обезьяна, змый, тигры, — всы трое вдругь закричали ему посанскритски: «Стой. что ты дълаешь? Оставь его тамъ! Не вытаскивай человъка изъ ямы. Сгинь онъ въ ней, пропади»!--- Почему-же такъ? сиросилъ изумденный факирь. - «Какъ почему? воскликнула обезьяна. Неужь-то не знаешь ты своего рода? Человекъ! Да это глупейшее, хитрейшее. въродомнъйшее животное во всей природъ. Онъ презираетъ обезьянъ. А самъ что онъ делаеть? Всю жизнь проводить въ обезьянстве. Онъ

даже издаеть самь для себя еженедъльные журналы обезьянства сь раскрашенными рисунками, и еженедально передалываеть палую свою наружность по этимъ рисункамъ, всякій разъ хуже, всякій разъ страниве, смешиве и гаже. Я хоть и обезьянничаю, хоть и кривляюсь, по крайней мере делаю это для собственной моей потехи, когда инс весело; онъ, напротивъ того, прибегаетъ въ этому. средству единственно для того, чтобъ обмануть, другихъ на свой счетъ, чтобъ ослешить ихъ, чтобъ ихъ поддеть, надуть, обобрать... фуй! какъ тебе не стыдно быть человекомъ! Поди лучше жить съ нами, съ честными, природными обезьянами, въ лесу, въ бору, въ пустомъ полѣ: я увърена, что ты будешь насъ любить и почитать. У насъ не найдешь ты ни измены, ни преступленій, ни пороковъ Да какой у насъ прекрасный поль! какъ онъ обезьянничаетъ просто, натурально, неподдельно: ужь право не такъ, какъ ваши женщины, которыя всеми сидами стараются подражать обезьянамъ. да не уприть!.. Говорю тебр, не вытаскивай его изъ этой ямы: придеть время, что будешь въ томъ расваяваться!..» — «Обезьяна сулить. весьма правильно, промодвиль змей, приподнимая голову. Несравненно дучше иметь педо съ обезьянами и змении, чемъ съ вашею братією, честный факиръ. Я ужь не стану говорить, про обезьянъ: хотя человыкь и очень похожь на нихь лицомь и тыломь, но это не доджно делать имъ никакого безчестія: оне поистине добрыя. вротвія и шутливыя твари, — а скажу лишь нъсколько словь о нашей породъ.

«Змый употребляеть жало только для своей защиты, онь не наступаеть, не нападаеть ни на кого; а человыкь?.. О, любезный факирь! ни въ какомъ болоть, ни въ какой пещеры въ свыть натъ
змын, ехидны, дракона, надъленныхь оть природы сердцемъ столь
злобнымъ, жаломъ столь ядовитымъ, какъ сердце и языкъ человъческіе. Человыкъ жалить и убиваеть собственныхъ своихъ ближнихъ, невинныхъ и беззащитныхъ, въ шутку, для потыхи, въ удовлетвореніе своему тщеславію, изъ подобострастія, даже изъ предполагаемаго угожденія другому человыку, коимъ хочеть онъ воспользоваться только при случаю; онь смыется и жалить, заключаеть въ
объятія любви, дружбы, гостепріимства,—и жалить до смерти. Злоба—его стихія, хитрость — его ремесло, орудіе, слюдствіе его природы. И онъ еще порицаеть насъ, бъдныхъ безногихъ!.. Совытуютебы, оставь человыка въ ямы, если не желаешь испытать его неблагодарности. Выдь вы сами сознаетесь, что мы умные вась!.. Вы
же мудрость изображаете въ лиць змым»!..

- Между факиромъ и звърями произошель споръ объ относительномъ достоинствъ человъка. Услышавъ ръчь факира о человъческомъ умъ, животныя расхохотались. Факиръ былъ приведенъ этимъ смъхомъ въ смущеніе и остолбенълъ. — «Какъ, воскликнулъ онъ, вы не върите, что у человъка есть умъ? Человъкъ дълаетъ луки, стрълы, ружья, часы, подзорныя трубы, считаетъ звъзды и цечатаетъ газеты»...
  - -- Xa-xa-xa!..
- Человъкъ философствуеть, т. е. разсуждаеть о такихъ вещахъ, которыхъ никто, и даже онъ самъ, не понимаетъ...
  - Xa-xa-xa!..
  - --- Сделайте-же вы то, что делаеть человекь!..
- Къ чему, сказали звери, намъ считать звезды, печатать гаветы и углубляться въ философскіе, т. е., какъ ты самъ говоришь, недоступные для ума предметы, когда мы и безъ того находимъ для себя пищу. То, что вы называете вашимъ умомъ, есть не что иное, какъ хитрость: изысканная, ужасная, адская хитрость, высочайшая степень хитрости, при помощи которой добываете вы себъ пропитаніе. Всё ваши выдумки имъютъ въ предметвили то, чтобы набить себъ желудокъ живностью, которую похищаете вы наперерывъ одинъ у другого, надувая себя взанино новостью или искусностью вашихъ затъй, или желаніе погубить другого изъ зависти, вражды и предразсудка. Если обладаете вы хотя одной частицею всеобъемлющей предвъчной мудрости, которая управляеть природою, сохраняеть и развиваеть ее, то скажите намъ, что хорошаго выдумали вы или сдълали на пользу природы, которой составляете важную и нераздъльную часть?
- Вы это говорите изъ зависти, отвъчаль факиръ. Не кочу васъ слушать... и, бросивъ свой поясъ золотыхъ дълъ мастеру, онъ вытащиль его изъ ямы.

Спасенный человык кинулся оть радости душевно обнимать своего спасителя: онь цыловаль у него руки, кончикь бороды, цыловаль край платья. Онь называль его своимь благодытелемь, кормильцемь, отцомь, султаномь; онь плакаль оть восторга, паль передь нимь на колыни и хотыль поцыловать у него ногу... Прошло инсколько лыть... и утомленный путешествиемь, истощенный голодомь, тоть же добрый факирь медленно тащился съ огромнымы носохомы вь руки по дорогы. Онь просиль у встрычныхы поданных микто не даваль ему и всы отворачивались оть него съ презрынемь. Факирь вздохнуль и залился горькими слезами.

Вдругь обезьяна прыгнула съ дерева прямо на плечо къ нему и начала обнимать его и лизать: «Не узнаешь меня?.. Я Мога-Уда, которой ты спасъ жизнь третьяго лѣта».

Обезьяна принесла факиру плодовъ, зити стащилъ для него изъ осезьна принесла факиру плодовь, змы стащиль для него изъ кладовой сыру и кувшинь молока; тигрь, желая отплатить за ока-занную услугу, задушиль дочь мыстнаго султана и сорваль съ нея богатыя ожерелья, запястья и отдаль все факиру. Тоть, нагруженный дарами благодарныхъ животныхь, вошель въ городъ и направился примо въ домъ когда-то спасеннаго имъ зо-

лотыхъ дель мастера.

- Любезный другъ, сказалъ онъ ему, ты объщалъ миъ подълиться со иною твоимъ имъніемъ...
- Да, прервалъ золотыхъ дёлъ мастеръ съ смущеніемъ, я объ-щалъ... Но... знаете, любезный другь, такъ только говорится, особенно когда человъкъ растроганъ...
- Не въ томъ дѣло, отвѣчалъ факиръ, я не хочу твоего имѣнія, а только прошу сдѣлать дружеское одолженіе. Воть дорогія вещи, цѣны которыхъ я не знаю. Скажи, чего онѣ стоятъ, и постарайся продать ихъ выгодно для меня.

При этихъ словахъ факиръ вынулъ изъ кармана ожерелья и за-настья и передалъ ихъ золотыхъ дёлъ мастеру. Тотъ узналъ ихъ сразу, потому что самъ ихъ дѣладъ для дочери султана, но онъ ни-сколько не далъ замѣтить это своему спасителю. Напротивъ, онъ ска-залъ ему: «Я продамъ ихъ какъ свои собственныя. Ты—мой благодътель; я тебъ обязанъ жизнью. Позволь только удалиться съ ними на короткое время. Пойду къ сосъду взвъсить эти каменья». Факиръ охотно согласился на это предложеніе. Золотыхъ-же дълъ мастеръ прямо съ вещами побъжаль во дворецъ и просиль доложить султану, что онъ поймаль убійцу стыдливъйшей государыни, его дочери, въ доказательство чего и представляеть похищенныя у нея драгоцыности.

ности.

На другой день добрый факиръ лежалъ обезглавленнымъ на кучё навоза, а золотыхъ дёлъ мастеръ гордо расхаживалъ по городу съ орденомъ стараго башмака на спинѣ.

Обезьяна, змёй и тигръ, узнавъ о несчастіи своего спасителя, заплакали и сказали: «теперь онъ узналъ, что такое люди»!..

Приведенный разсказъ— прелестно написанная вещица, представляющая изъ себя подражаніе восточному. Но въ этой передёлкѣ Сенковскій цёликомъ выставиль свою точку зрёнія, выставиль такъ рѣзко и съ такой откровенностью, до которой онъ возвышался не

особенно часто. Оттого-то мы и не поскупились на мъсто, подагая, что даже въ нашемъ сокращенномъ изложении разсказъ прочтется же безъ интереса.

Остановиися на его точив эркнія.

Это почти свифтовская точка зрѣнія, хотя и безь свифтовской силы. Въ другихъ произведеніяхъ Сенковскій выводиль еще болѣе ничтожныя страсти, еще глубже проникаль въ человѣческую пошлость и ничтожество. Въ отношеніи его къ людяшь, особенно русскишь людяшь и русской публикѣ, замѣтно барское, аристовратическое презрѣніе, иногда даже дерзость. Это презрѣніе умнаго, образованнаго и гордаго человѣка, несомнѣнно проникнутаго чувствомъ собственнаго достоинства къ темной, копошащейся у его ногъ массѣ пошлаго люда, всѣ мелкія страсти, надоѣдливыя похоти, дѣтскіе капризы, нанвное тщеславіе, грубую жестокость котораго онъ видить слишкомъ ясно. Ненавидѣть это ничтожество нечего, тѣмъ менѣе слѣдуетъ плакать о немъ, самое законное отношеніе къ нему — отношеніе сатирическое.

И конечно Сенковскій быль сатириковь. По своему взгляду на людей онь больше всего напоминаеть Свифта, но у него нёть титанической силы презрёнія, которая характеризуеть великаго ирландца. Сенковскій никогда не доходиль до той глубины отрицанія, до той мощи ненависти, которая помогла Свифту создать образь Ягу и заставила его предпочесть лошадей людямь. Сенковскій сатирикь потому, что онь слишкомь ясно понималь своихь современниковь, но у него не достало художественнаго творчества, чтобы воплотить свои богатыя наблюденія въ вёчные типы.

Намъ уже не разъ приходилось указывать на отличительную черту карактера Сенковскаго—его умъ. И повторяемъ, онъ былъ не просто умный человъкъ, какихъ довольно много, это былъ умный человъкъ прежде всего. Острая и холодная наблюдательность, ясный и прямолинейный взглядъ на жизнь, скептициамъ, не покидающій его ни на минуту даже во время увлеченія, насмъшка, заканчивающая собой восторженную тираду,—все это какъ нельзя болъе естественно и необходимо для человъка, у котораго разсудокъ работаетъ такъ энергично, что не даетъ простора ни сердцу, ни волъ. Смотря на окружающее удивительно яснымъ, понимающимъ взглядомъ, Сенковскій чувствовалъ къ нему невольное презръніе. Пошлость, ничтожество, подхалимство бросались ему въ глазъ прежде всего. Онъ такъ-же легко, какъ раскрытую книгу, читалъ въ душть меленькихъ людей, всъхъ этихъ Булгариныхъ, Гречей и пр.,

которые коношились около него съ своими крошечными страстями, несоразмърнымъ тщеславіемъ, своими хамскими наклонностями. Ихъ-то онъ понималь и видѣль насквозь, и въ этомъ случаѣ ему никакъ нельзя отказать въ большой проницательности. Но за то онъ какъ будто не замъчалъ того великаго, что таклось въ жизни вокругь и что неть-неть да и прорывалось наружу—и даже не слу-чайными взрывами, а серьезными теченіями мысли. Сенковскому было дано постигнуть всю отрицательную сторону своей эпохи, добраться до самыхъ сокровенныхъ источниковъ и проявленій душевнаго ничтожества, но у него не хватило чутья, если угодно, проникновенія, чтобы понять, вакія великія силы танлись вокругь него, какія славныя мысли зрёли въ стороне отъ того сквернаго болота, въ которое безнадежно погрязло большинство современиковъ. Очевидно, что Сенковскій могъ презирать ихъ, какъ презираль своихъ журнальныхъ враговъ: онъ ни на минуту не сомитьвался, да и могь-ли сомивваться, что причина злобы, возбуждаемой имъ, причина насмышекъ, клеветъ, допосовъ — все это личность и личность. Но, оцънивъ по достоинству Булгарина и ему подобныхъ, Сенковскій никогда не могъ возвыситься до пониманія такого врага, какъ Вълинскій: точка зрінія послідняго была ему очевидно не по плечу. Лишь изръдка Сенковскій даваль просторы таившимся у него глубоко-глубоко вы душть «романтическим» чувствамы». Тогда онъ инсаль такія вещи какъ «Любовь и смерть», или вель переписку съ Ахиатовой. Это были редкія минуты, когда умный, постоянно насмышливо и скептически настроенный человыкы находилы у себя вы сердцъ порывы въ какую-то неясную и таинственную область, гдъ скрывается загадка жизни. Но о нихъ еще наша ръчь впереди...

При изложени личной жизни Сенковскаго им постараемся не вдаваться въ большія подробности. Он'є кажутся нашъ излишними. Характеръ Сенковскаго, хотя и очень любопытный, не представляеть однако трудностей для пониманія. Развитіе этого характера также не особенно интересно, такъ какъ онъ опредълился почти сразу, безъ потугъ и внутренней борьбы. Центръ нашей задачи—дать характеристику Сенковскаго, какъ русскаго журналиста, и намъ придется только мимоходомъ коснуться его ученой и профессорской деятельности. Сто томовъ «Библіотеки для Чтенія»—вотъ что мы постоянно будемъ имъть въ виду, и если мы не представимъ чита-телю полной біографіи барона Врамбеуса между прочимъ и потому, что на это и тъть необходимыхъ матеріаловъ, то взамънъ этого постараемся дать ему главу изъ исторіи русской журналистики тридцатыхъ годовъ, когда Сенковскому, какъ журналисту, дъйствительно пришлось играть первую роль. Поэтому въ описаніи его дътства и коности будемъ по возможности кратки.

Оставинъ въ покот отдаленныхъ предковъ Сенковскаго. Многіе изъ нихъ были въ свое время извъстными писателями, воинами, диплонатами, не завъщавшими однако послъ себя ничего въчнаго. Всь они были кровные поляки, гордившеся своимъ шляхетствомъ. Ивлъ Осина Ивановича, волковыскій староста, находился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ королемъ Станиславомъ Понятовскимъ. и въ царствование Екатерины сопровождаль его въ Петербургъ. Отепъ воспитанъ былъ въ привычкахъ роскоши и мотовства-привычкахъ, которыя явились какъ бы наследственными у его сына. Самъ Сенковскій никогда объ отців не вспоминаль, но, сопоставляя скуппыя, дошедшія до нась данныя, мы лично можемь возстановить образъ блестящаго шляхтича, въ нъсколько лъть промотавшаго свое немаленькое состояніе, свое здоровье и даже репутацію. Посл'я немногихъ лътъ безшабашной жизни, у отца Сенковскаго осталось только родовое помъстье его жены Антоколь, верстахъ въ пятилесяти отъ Вильны. Здёсь-то 19-го марта 1800 г., въ день святого Іосифа, и родился впоследствіи знаменитый русскій журналисть, последняя отрасль фамиліи Сенковскихъ, котораго нарекли Іосифомъ-Юдіаномъ.

Польское происхожденіе Сенковскаго—существенный факть его біографіи, который нельзя оставить безъ ніжоторыхь поясненій. Мы и дадимь ихъ, чтобы больше уже не возвращаться къ этому, такъ какъ, признаться, это довольно скучная матерія. Поляки часто упрекали Сенковскаго въ отступничестві, русскіе люди не меніве часто заподозрівали его въ лицеміріи и третировали его какъ ренегата. Въ доносахъ Булгарина не разъ упоминается о полякть Сенковскомъ; министръ народнаго просвіщенія, графъ Уваровь, также не прочбиль поставить ему въ вину его польское происхожденіе. Но любопытно, что самъ Сенковскій всю свою жизнь держался отъ польскаго діла въ сторонів—и съ русской точки зрівнія Николаевской эпохи—быль какъ нельзя боліве благонамівреннымь. Презирая революцію и демократію, Сенковскій съ большой насмішкой относился и къ польскому движенію тридцатыхъ годовь. Однажды онъ самъкакъ нельзя боліве різко и опреділенно высказался по этому поводу. Въ сатирическомъ произведеніи «Большой выходъ Сатаны» мы

находимъ нежеследующее описание чорта революцій: «Предсталь юрть старый, гадкій, оборванный, изувіченный, грязный, отврагительный, съ всилокоченными волосами, съ однимъ выдолбленнымъ мавонъ, съ однинъ сломаннымъ рогомъ, съ когтями какъ у гіены. ть зубами безъ губъ, какъ у трупа, и съ большимъ пластыремъ, при-гепленнымъ сзади, пониже хвоста. Подъ мышкою торчала у него кипа бумагь, обрызганныхъ грязью и кровью; на головъ — старая сучерская, лакированная шляна, трехцестная кокарда; за поясомъ винжаль и пара пистолетовь, вь рукахь-дубина и ржавое ружье іезъ замка. Карманы его набиты были камнями изъ мостовой и сусками бутылочнаго стекла». Это чорть бунта, по имени Астароть. Іольская революція описывается такъ: «Потомъ, сказаль Астаготъ. г пошевелить еще одну націю, жившую благополучно на сыпучихъ сескахъ по объимъ сторонамъ одной большой съверной ръки. Вотъ жь быль истиню-забавный случай! Никогла еще не упавалось инь такъ славно надуть людей, вакъ въ томъ деле; да правду жазать, никогда и не попадался инъ народь такой легковърный. Я авъ искусно настроилъ ихъ, столь вскружилъ имъ голову, запузать всв понятія, что они драдись какъ сумасшедшіе втеченіе ньволькихъ мъсяцевъ, гибли, погибли и теперь еще не могутъ дать тчеть, за что драдись и чего хотели. При сей оказіи, я имедь частіе доставить вамъ слишкомъ 100,000 самыхъ отчаянныхъ фовлятыхь!..»

Понятно теперь, почему Мицкевичъ называлъ Сенковскаго ренеатомъ; но менъе понятно, почему русскіе люди не могли забыть его юльскаго происхожденія и ожидали съ его стороны какой-нибудь выходки, здовредной для отечества.

Півольные годы Сенковскаго прошли какъ нельзя болье удачно. 
«Выстрыя способности при необыкновенной памяти, говорится въ 
йографіи, облегчили первоначальное домашнее воспитаніе мальчика. 
Іронсходило оно подъ надзоромъ образованной матери, которая до 
конца своей жизни (въ сорововыхъ годахъ) съ восторгомъ следила 
а блистательными учеными и литературными успъхами своего 
влюбленнаго сына». Сенковскій рано познакомился съ классичежими языками и четырнадцати лётъ поступиль въ минскій коллеіумъ. Но тамъ онъ оставался недолго. Его учитель и другъ Гродекъ, профессоръ виленскаго университета, говориль, что въ коллеіумъ ему нечего дёлать, и посовётоваль матери отпустить его пожорфе въ Вильну, въ университетъ, гдё самъ читаль греческую и 
ватинскую словесность. «Мой наставникъ въ греческой литературѣ.

Гроддекъ, писалъ потомъ Сенковскій тридцать лѣтъ спустя, быль одинъ изъ ученъйшихъ нѣмцевъ, мастеръ на сводки, на разночтенія, извѣстный въ греко-латинскомъ мірѣ комментаторъ и издатель нѣсколькихъ трагедій Софокла и Еврипида. Эрудиція его казалась намъ еще громадиѣе его горба. Несмотря на изысканный педантизмъ, чтенія его приносили намъ большую пользу, осванвая съ текстами классическихъ поэтовъ. Первою нашей любовью былъ Гомеръ. Мы обожали этого слѣпого нищаго старика, мы проводили пѣлыя ночи въ обществѣ несравненнаго іонійскаго бродяги, слушая его бойкіе живописные разсказы. Съ восторгомъ, но безъ восторженности, безъ ученыхъ преданій, безъ теорій, бесѣдовали мы съ нимъ объ этомъ странномъ мірѣ, изъ котораго прикочеваль онъ пѣть намъ свои уличныя рапсодіи. Счастливыя времена, счастливые нравы, сладкія воспоминанія»!

Здѣсь-же, въ виленскомъ университетѣ, благодаря лекціямъ Лелеволля и наставленіямъ того-же Гроддека, Сенковскій заинтересовался Востокомъ. «Гроддекъ—вспоминаетъ Сенковскій—заохочиваль насъ къ изученію Востока, его нравовъ, понятій, литературъ н говорилъ: «черезъ него вы яснѣе поймете древнюю Грецію. Востокомъ объясняется Греція, Греціей — Востокъ; они родились, выросли и умерли вмѣстѣ. Ройтесь во всѣхъ развалинахъ, сравнивайте все, что ни найдете здѣсь и тамъ; тутъ есть сокровища, еще невѣдомыя нынѣшнему разуму». Сенковскій, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, принялся самоучкою за изученіе арабскаго, еврейскаго и другихъ восточныхъ языковъ.

Кстати отмічаємъ любопытный фавтъ: Сенковскаго постоянно тянуло на Востокъ. Что находиль онъ тамъ, въ этой страніз знойнаго солнца, песчаныхъ пустынь, грандіозныхъ развалинъ когдато великой цивилизаціи, холодныхъ фонтановъ, черноокихъ дівъ, таинственно прикрытыхъ длиннымъ покрываломъ, въ той страніз наконецъ, гдіз смізлая, прихотливая и свободная фантазія такъ легко уживается съ ужаснымъ рабствомъ дійствительной жизни? Нисколько не будетъ преувеличеніемъ, если мы скажемъ: Сенковскому на Востокі нравилось все. На всемъ, написанномъ имъ, замітенъ колорить Востока, и его воображеніе съ особеннымъ удовольствіемъ рисовало картины, подобныя картинамъ изъ «Тысячи и одной ночи». Туть есть на чемъ разгуляться, есть на чемъ отдохнуть глазу, есть достаточно матеріала для удовлетворенія всякой умственной прихоти.

То и дъло возвращается онъ къ Нубіи, Сиріи, Кордофану, то и дъло заимствуетъ образы изъ восточныхъ писателей; ему нужны

пестрыя краски восточной жизни, прихотливыя письмена, разноцвътные узоры ковровъ, разкая красота восточныхъ женщинъ, богатства восточной природы, зной солнца въ пустыняхъ Сиріи. Ноэзія русской дъйствительности была совершенно незнакома ему. Онъ никогда не могъ понять стихотворенія Лермонтова: «Люблю я родину, но странною любовью»; ему былъ противенъ Гоголь съ своими Петрушками, Селифанами, Ноздревыми и Собакевичами. Онъ морщился отъ подобнаго рода картинъ, морщился такъ-же искренне, какъ искренне восхищался пестрой красотой восточной жизни.

Но вернемся къ разсказу.

Въ Сенковскомъ рано проявились двъ особенности его дарованія—стремленіе къ энциклопедичности и юморъ. Онъ увлекался Востокомъ, но это нисколько не мѣшало ему заниматься медициной, естественными науками, литературой и исторіей. Какъ юмористь, онъ быль самымъ дѣятельнымъ членомъ «Товарищества шалуновъ» («towarzystwo szubrawcow»), въ которомъ председательствоваль префессоръ виленскаго университета, филологъ Снядецкій. Веселое товарищество издавало въ концѣ 1816 г. юмористическій листокъ, нивыній огромный усивхъ въ публикъ. Сенковскій быль въ этомъ журналь однимь изъ остроумныйшихъ сотрудниковъ. Въ то-же вреия, какъ бы желая повазать, что шутка не мешаеть делу, онь перевель съ арабскаго языка басни Локмана и издаль ихъ въ 1818 г. въ нольскомъ переводъ, съ введениемъ и примъчаниями, посвятивъ внижку «Товариществу шалуновь» отъ «непремъннаго его члена». Это были первые шаги его на поприще литературы. Ему шель только 19-мй годъ. Черевъ несколько месяцевь после этого онъ окончиль университетскій курсь. Профессора воздагали на него большія надежды и предполагали отправить за-границу, но Сенковскій бредиль только Востокомъ. Онъ задумаль отправиться туда путешествовать, и даже недостатокь денегь не останавливаль его. Деньги вирочемъ нашлись. Почти наканунъ отъъзда, Сенковскій женился на одной виленской перезрелой красавиць, которая, виесте съ рукой и сердцень, доставила ему и нужным на потвядку деньги. Самъ Сенковскій въ 1834 г. описываль свои путешествія на Востокъ следующимъ образомъ:

«Съ жадностью къ наукт, писалъ въ 1834 году мнимый Осипъ Морозовъ, — съ тою довъренностью къ своимъ силамъ, съ тъмъ презръніемъ здоровья и упрямствомъ въ достиженіи возмечтанной штали, которыя легко себт представить въ неопытномъ человъкъ лътъ двадцати, я нъкогда бросился, безъ проводника и пособія, въ этотъ

неизмъримый чертогъ природы-одинъ изъ великольпивйшихъ чертоговь, воздвигнутыхь ею на земль въ ознаменование своего могущества,—не разсуждая объ опасности не выйдти изъ лабиринта за-облачныхъ вершинъ, на которыхъ можно замерзнуть среди лъта, и раскаленных верынать, на которых в можно замеря и в среди и в та, праскаленных процастей, гдв органическая жизнь жарится въ самой страшной духотв, какую только солнце производить. Ограниченныя средства повелввали мив узнавать скоро все, что я могъ узнать въ томъ краю, и не забывать ничего, однажды пріобрѣтеннаго памятью. Съ потомъ чела перетаскиваль я свои книги съ одной горы на другую — книги были все мое имущество — и рвальсьюе горло въ глуши, силясь достигнуть чистаго произношенія арабскаго языка, котораго звучность въ устахъ друза или бедуина, похожая на серебряный голосъ колокольчика, заключеннаго въ человъческой груди, плъняла мое ухо новостью и приводила въ отчаяніе своею неподражаемостью. Уединенным ущелія Кесревана, окружая меня колоннадою черныхъ утесовъ, вторили моимъ усиліямъ: я неръдко самъ принужденъ былъ улыбнуться надъ своимъ тщеславіемъ лингвиста при видъ, какъ хамелеоны, весело пробъгавшіе по скаламъ, останавливались подлѣ меня, раскрывали ротъ и дивились пронзительности гортанныхъ звуковъ, которые съ такимъ напряженіемъ добывалья изъ глубины легкихъ. Возвратясь въ конурку, занимаемую въ какомъ нибудь маронитскомъ монастырѣ, я также отчаянно терзаль свои силы надъ сирскими и арабскими рукописями, раскаленных пропастей, гдь органическая жизнь жарится въ сачаянно терзалъ свои силы надъ сирскими и арабскими рукописями, отысканными въ скудной библіотекѣ грамотнаго монаха: поспѣшно списываль любопытнѣйшія изъ нихъ, читаль наскоро тѣ, которыхъ не успѣваль списать, дѣлаль извлеченія, отиѣчаль найденныя изъ нихъ живописнъйшія фразы или заслышанные идіотизиы разговор-

нихъ живописнъйша фразы или заслышанные идіотизмы разговорнаго языка, и твердиль ихъ наизусть всю ночь.

«Два, много три часа отдыха на голой плитъ, съ словаремъ вмъсто подушки, были достаточны для возобновленія бодрости къ новымъ, столь же насильственнымъ занятіямъ, которыя прерывались только охотою за бъгающимъ по сырымъ стънамъ келіи скорпіономъ, или абу-борейсомъ, ящерицею невинною, даже красивою, но поселявшею во мнъ непреодолимое отвращеніе.

«Исчернавъ въ нъсколько дней мудрость бъдной обители, я отправлялся далъе искать новыхъ внечатлъній и раздълять съ другими отшельниками блюдо вареной въ деревянномъ маслъ чечевицы. Такъ провель я шесть или семь мъсяцевъ, пока неумъренное напряженіе умственныхъ и тълесныхъ силъ, грубая и нездоровая пища, устамость и лишенія всякаго рода не остановили мосй пылкости опасною бользнію, которая заронила въ мою грудь зародышь постояннаго страданія—быть можеть преждевременной смерти.—Усилія мои вы изученіи мъстнаго арабскаго нарвчія увънчались успьхомъ, который льстиль моему самолюбію: я сознаюсь въ этомъ безъ ложной скромности, такъ же смьло, какъ бы сказаль, что выучился чисто работать скобелемъ, еслибъ когда нибудь занимался столярнымъ двломъ. Между этимъ упражненіемъ и наукою языковь я усматриваю большое сходство: первое—механическое двло руки, второе—механическое двло органовъ памяти, жеванія и глотанія. Но преодольнная трудность всегда двлается для насъ, даже и въ столярномъ ремеслъ, источникомъ самодовольства и гордости: я считаль себя почти равнымъ Аристотелю, когда аравитяне, которые къ своему языку проникнуты настоящимъ обожаніемъ любовниковъ и новые каламбуры, быть можеть весьма основательно, цвнять такъ-же высоко, какъ мы новыя мысли, называли меня фейлусуфъ, философомъ, за то, что я хорошо произносиль ихъ гортанныя буквы, или спорили со мною, что я не франкъ, а долженъ быть ибнъ-эль-арабъ, арабскій сынъ. Мнѣ удалось состряпать десятокъ дурныхъ арабскихъ стиховъ, которые имъли большой успъхь въ околоткѣ, и слава моя распространилась на нѣсколько смежныхъ горъ.

«Пейхи (дворяне) маронитовь и друзовь часто заѣзжали ко мнѣ

«Шейхи (дворяне) маронитовь и друзовь часто завзжали ко мнъ выкурить трубку джебели съ любопытнымъ франкомъ, который «внаетъ толкъ», и освъдомиться о политическихъ новостяхъ Европы: здоровъ ли папа? что дълаетъ фагфуръ, китайскій императоръ? и прочая».

Путешествіе Сенковскаго продолжалось не многимъ болѣе 2-хъ лѣтъ, считая со дня отъѣзда его изъ Вильны. Онъ вернулся съ богатымъ запасомъ свѣдѣній по восточной лингвистивъ, вывезъ массу цѣнныхъ наблюденій и не мало любопытныхъ памятниковъ старины. Любая карьера улыбалась передъ нимъ и между прочимъ даже служебная. Еще во время поѣздки ему удалось получить хорошее мѣсто при константинопольской миссіи; когда-же онъ вернулся въ Россію, то графъ Румянцевъ посиѣшилъ опредълить его переводчикомъ при коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Въ 1821 г. Сенковскій былъ нодвергнутъ оффиціальному испытанію при академіи наукъ и получилъ блестящую аттестацію отъ профессора Френка. Въ 1822 г. его назначили профессоромъ петербургскаго университета по кафедрѣ излюбленнаго имъ арабскаго языка. Слѣдующее за этимъ годомъ десятилѣтіе посвящено было Сенковскимъ главнымъ образомъ ученнымъ трудамъ, говорить о которыхъ мы не будемъ, такъ какъ об-

щаго интереса они не имъють, и замътимъ только, что его переводи изданія, лингвистическія и грамматическія изследованія высоко ценились современниками. Въ 1828 г. онъ быль назначенъ цензором въ петербургскій цензурный комитеть; въ томъ же году онъ развелся съ своею первою женою, а въ следующемъ вступилъ во вторображъ съ дочерью бывшаго придворнаго банкира барона Ралля, Аделандою Александровною, весьма образованной и милой дамой, кавъ выражается г. Савельевь, мало образованной и отнюдь не милой дамой, кавъ говоритъ Е. Ахматова.

выражается г. Савельевъ, мало образованной и отнюдь не милой дамой, какъ говоритъ Е. Ахматова.

О Сенковскомъ какъ профессоръ достаточно сказатъ нъсколько
словъ. Онъ мога читать олестящія лекцін,—въ этомъ никто не сомивнается, и читаль ихъ, пока не занялся журналистикой. Потомъ
кафедра наскучила ему и онъ цълые годы тянулъ свое профессорское
дъло лишь ради пенсіи. При этихъ условіяхъ исполнялось оно конечно неважно. Покойный Никитенко сохранилъ намъ между прочищь
въ своемъ дневникъ маленькую сценку, въ которой онъ разсказываеть, какъ однажды въ университетскихъ корридорахъ онъ встрътиль кучку студентовъ, «возмущенныхъ грубостью Сенковскаго».
Гдъ и куда дълись эти студенты и чъмъ кончилось ихъ «возмущеніе»—мы не знаемъ, но эшизодъ приводимъ какъ любопытный. Грубое, презрительное отношеніе къ другимъ—характерная черта героя
нашей біографіи. «Маленькаго роста, джентльменски одътый, въ лакированныхъ ботинкахъ, съ гордо поднятой головою, съ презрительней улыбкой и презрительнымъ взглядомъ—таковъ Осипъ Ивановичъ
Сенковскій», — если върить его современнику, видъвшему его около
этой эпохи.

этой эпохи.

Но мимо всего этого. Не будемъ наполнять страницы мало интересными, ничуть для Сенковскаго не характерными данными. Біографія такого разміра, какъ наша, по необходимости превращается въ характеристику, самъ-же Сенковскій интересенъ для насъ прежде всего какъ журналисть. Замітимь только, что въ результаті этихъ упорныхъ ученыхъ занятій появился вполні поевропейски образованный человікь, о громадныхъ познаніяхъ котораго воть что между прочимь говорить Дружининъ:

«Во всей современной ему. (Сенковскому) русской литературъ не находилось человіка, который въ качествахъ, необходимыхъ для журналиста, могъ бы соперничать съ основателемъ «Вибліотем» и на

«Во всей современной ему. (Сенковскому) русской литературъ не находилось человъка, который въ качествахъ, необходимыхъ для журналиста, могъ бы соперничать съ основателемъ «Библіотеки для Чтенія». По высокому, солидному, многостороннему образованію, Сенковскій могъ назваться первымъ изъ первыхъ литераторовъ своего времени. Кромъ языковъ древнихъ и восточныхъ, онъ зналъ

въ совершенствъ языки: русскій, французскій, англійскій, игальянскій и польскій; кром'є глубових св'єдіній по отрасли наукъ, которымъ преимущественно посвятиль онъ свои занятія въ молоности (восточные языки и восточная литература), онъ имъль общирныя познанія вы наукахы естественныхы и политическихы. Читая безпрестанно и владъя удивительною памятью, Осипъ Ивановичъ, когда еще его здоровье допускало «излишество труда», следиль за всеми не только первостепенными, но и второстепенными и третьестепенными явленіями современной науки и словесности. Онъ могъ бесъдовать съ первокласснымъ медикомъ и удивлять его своими познаніями въ области медицинскихъ наукъ; первостепенные европейскіе виртуозы отдавали справедливость его парадовсальнымъ, но глубокимъ взглядамъ на сокровенные законы ихъ искуства; экономисть, разговаривая съ Осипомъ Ивановичемъ, видёлъ, что ему внакомы труды всёхъ европейскихъ, особенно англійскихъ писателей по части политической экономіи. Понятно, что при обладаніи такими средствами, Сенковскій могь вести и вель свое періодическое изданіе несравненно лучше, чвиъ его сверстники вели свои журналы».

Для характеристики же литературной д'ятельности Сенковскаго за это время, скажемъ н'всколько словъ по поводу его фантастическихъ путемествій.

Признаюсь, я лично съ величайшимъ удовольствіемъ перечиталь «Фантастическія путешествія барона Брамбеуса». Очевидно, что тема ихъ какъ нельзя болье подошла къ таланту автора и онъ справился съ нею легко и свободно. Сенковскій въ этомъ своемъ произведеніи добился того, о чемъ мечтаетъ каждый писатель: полной, ни чъмъ не стъсненной свободы. Онъ играетъ своимъ предметомъ будто мячикомъ—то отброситъ отъ себя въ сторону, то поймаетъ опять и прижметъ близко-близко къ себъ. Иногда впродолженіе цълыхъ страницъ онъ какъ будто забываетъ о темъ, разсуждаетъ о чемъ пришло въ голову, разсуждаетъ бойко, остроумно, потомъ, точно спохвативнись, съ улыбкой возвращается къ разсказу и продолжаетъ его съ прежней легкостью. Мнъ лично, какъ нельзя болье по душъ эта независимость ума, эта гибкость игривой фантазіи, эта способность быстро переходить отъ одного настроенія къ другому. Не буду вызывать великія тъни Раблэ, Монтаня, Вольтера, чтобы поставить рядомъ съ ними Сенковскаго и тъмъ польстить ему. Конечно, онъ много, слишкомъ даже много ниже ихъ, но въ немъ есть кое-что общее съ этеми недосягаемыми представителями умственной гибкости, общее по тину, а не по степени. Хотите послушать, какъ острить

баронъ Брамбеусь? Воть напримъръ его отзывъ о гіероглифахъ: «Въ короткое время я сдълаль удивительные уситахи въ чтенік этихъ таниственныхъ письменъ: свободно читалъ напинси на обелисвахъ и пирамидахъ, объяснялъ мумін, переводилъ пацирусы, со-чиняль іероглифическія койны для салфетокъ и самъ даже открылъ половину одной египетской, дотоль неизвъстной буквы, за что покойный Шампольонъ объщаль доставить инъ безсмертіе, упомянувь обо мить въ выноски къ своему сочинению. Правда, что г. Гульяновь оспариваль основательность нашей системы и предлагаль другой. имъ самимъ придуманный способъ чтенія іероглифовъ, по которому сиысль даннаго текста выходить совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону, но это не должно никого приводить въ смущение, и споръ двухъ ученыхъ мужей я могу решить однинь словомъ: метода, предначертанная Шампольономъ, такъ умна и замысловата, что ежели египетскіе жрецы въ самомъ нъдъ были такъ мудры, какъ изображають ихъ древніе, они не могли и не должны были читать своихъ іероглифовъ иначе вакъ по нашей методъ; изобрътенная-же г. Гульяновымъ јероглифическая азбука. такъ нехитра, что если гдъ и когда либо была она въ употреблении. то развъ у египетскихъ дьячковъ и пономарей, съ которыми мы не хотимъ имъть дъла. Суть-же нашей системы сводится къ тому, что всякій іспоглифъ есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая то или другое понятіе, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итакъ нъть ничего легче, какъ читать іероглифы: гдв не выходить смысла по буквамь, тамь должно толковать ихъ метафорически; если нельзя подобрать метафоры. то позволяется совствы пропустить ісроглифъ и перейти къ следующему. понятнъйшему». За это и подобныя ему мъста барона Брамбеуса упрекали въ неуважения въ наукъ. Помилуйте, какъ можно не върить въ науку? — восклицала критика. Однако если начать упрекать Сенковскаго за неверіе, то придется делать это въ отношеніи не только науки, а чего-то гораздо большаго. Фантастическія путешествія насквозь проникнуты скептицизмомъ. Остановимся нъсколько на одномъ изъ нихъ-ученомъ.

Сюжеть его следующій.

Самъ авторъ, докторъ философіи Шпурцманнъ и оберъ-бергъ-пробирмейстерь 7-го класса Иванъ Антоновичъ Страбинскій послів долгой побздки по рікт Лент прибыли наконецъ къ ея устью. Таали довольно весело. «Невозможно представить себт ничего забавніве почтеннаго испытателя природы, доктора Шпурцманна, согнутаго дугою, на тощей лошади и увъщаннаго со всъхъ сторонъ ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змънными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусливами и птицами, изъ которыхъ одного ястреба, за недостаткомъ мъста за спиною и на груди, посадиль онъ-было у себя на шашвъ. Въ селеніяхъ, черезъ которыя мы проъзжали, суевърные якуты принимали его за великаго странствующаго шамана, съ благоговъніемъ подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались его заставить хоть немножко пошаманить надъ ними. Докторъ сердился и бранилъ якутовъ по-нъмецки. Тъ, полагая, что онъ говорить съ ними священнымъ тибетскимъ наръчіемъ, еще болъе оказывали ему почтенія и настоятельнъе просили изгонять изъ нихъ чертей». Послъ подобнаго рода комическихъ эпизодовъ путешественники прибыли къ устью великой сибирской ръки и тутъ, къ немалому своему изумленію, наткнулись на высокую скалу, всъ стъны которой были исписаны таинственными знаками. Любопытство окладъло ими, безсмертіе и слава мерещились имъ, и они принялись разбирать надписи. Къ счастью оказались іероглифы, а читать ихъ, какъ мы видъли, «очень просто». Каковъ-же былъ восторгъ путешественниковъ, когда, прочтя нъсколько словъ, они убъдились, что передъ ними разсказъ человъка-очевидца больного потона. Этотъ разсказъ— цълый романъ съ прихотливыми силетеніями любовной интриги, трагическими описаніями смерти, остроумными монологами ученыхъ пелантовъ...

ковъ-же былъ восторгъ путешественниковъ, когда, прочтя нѣсколько словъ, они убѣдились, что передъ ними разсказъ человѣка-очевидца больного потона. Этотъ разсказъ— цѣлый романъ съ прихотливыми сплетеніями любовной интриги, трагическими описаніями смерти, остроумными монологами ученыхъ педантовъ...

Въ той свободѣ, съ которой Сенковскій отдавался своему настроенію, такъ легко и смѣло переходилъ отъ одной картины къ другой, есть много увлекательнаго. Онъ остритъ, шутитъ, смѣется на каждой страницѣ, не всегда даже знаетъ мѣру остроумія, но стоитътолько посмотрѣть за прихотливыя арабески фантазіи, вникнуть въ смыслъ разсказа—и передъ нами развертывается настоящая трагическая энопея.

Веселое общество, не мучимое никакими тревогами и сомивніями, легкомысленное и діятски-наивное, занятое игрой своихъ страстей, своего самолюбія и тщеславія, — живеть изо дня въ день, повторяя изстари заведенную пісню. Влюбляются, ревнують, враждують, сердятся, сибются—и тянется ціблые годы и візка маленькое, пошлое существованіе. Передъ читателемъ выступають: ученый колпакъ-астрономъ Шимпикъ, для котораго въ жизни ніть боліве серьезной цібли, какъ доказать, что его противникъ ошибается; легкомысленная и легкокрылая Саяна, хорошенькая кокетка, вся погруженная въ любовныя интриги; — ціблая коллекція бездібльныхъ юныхъ джентль-

меновъ, домовитыхъ стариковъ. Что за безтолковая, что за безсмысленная жизнь! Одинъ собираетъ археологическія коллекціи, другой по-уши погрузился въ гастрономію, третій—въ свои страсти, четвертый—въ наряды, балы, развлеченія. И ни у кого нѣтъ мысли, что такъ житъ нельзя, что есть что-то великое и таинственное въ земномъ бытіи человъка... И вдругъ на это праздное, легкомысленное общество надвигается смерть. Неожиданно явилась она, принесенная кометой, неожиданно взбунтовалноъ воды и суша. Города разрушены, всѣ низменности залиты водой, люди въ ужасѣ спасаются на высокія мѣста, но вода медленно и неотвратимо подбирается къ нимъ.

Два человъка спаслись отъ потопа на высокой скалъ. Одинъ---это тотъ, кто оставилъ описаніе потопа, другой — коветливан, хорошенькая Саяна. Воть маленькая заключительная сненка: «Я пытался однакоже доставить моей подругь облегчение, но она отринула вст мон услуги. Пришедни въ себя, она плакала и не говорила со мною. Япоклялсявпередъ не мтыть ен горести. Мы поворотились другь къ другу спиной и такъ провели двое сутокъ. Между тъмъ голодъ повергаль меня въ изступленіе: я кусаль самого себя.—«Саяна, воскликнуль я, срываясь съ камня, на которомъ сиделъ, погруженный въ печальныя думы. Саяна!.. Посмотри!.. Вода уже потопила входъ въ пещеру». — Она оборотилась къ отверстію и смотръла безчувственными, окаменълыми глазами. — «Видишь ли эту воду, Саяна? то нашъ гробъ». Она все еще смотръла, страшно, неподвижно, молча и какъ будто ничего не видя. — «Ты не отвъчаещь, Саяна? » — Она закричала сумасшедшимъ голосомъ, бросилась въ мои объятія и сильно-сильно прижала меня въ своей груди. Это судорожное пожатіе продолжалось нъсколько иннутъ и ослабъло однимъ разомъ. Голова ея упала на мою руку; я съ умиленіемъ погружаль взорь свой въ ея глаза н долго не сводилъ его съ нихъ. Я видълъ внутри ея томныя движенія нъкогда пылкой страсти самолюбія; видълъ сквозь сухое стекло глазъ, какъ въ душт ея, подобно волшебнымъ тънямъ на полотить, проходили туманные образы всехъ по порядку прежнихъ ея обожателей. Вдругъ мнъ показалось, будто въ томъ числъ промедькнулъ и мой образъ. Слезы брызнули у меня дождемъ: нъсколько изъ нихъ упало на ея уста—и она съ жадностью проглотила ихъ, чтобы утолить свой голодъ. Бъдная Саяна!.. Я спаялъ мои уста съ ея устами искреннимъ, сердечнымъ поцълуемъ и нъсколько времени оставался безъ памяти, въ этомъ положении. Когда я очнулся, она была уже холодна, какъ мраморъ... Я рыдаль цълый день надъ ея трупомъ. Несчастная Саяна!.. Кто препятствоваль тебь умереть счастливою на лон'в истинной любви?.. Ты не знала этой н'ежной, роскошной страсти. Н'ёть, ты ея не знала и родилась женщиною только изъ тщеславія... Я однакоже и тогда еще обожаль ее, какъ въ то время, когда произносили мы первую клятву любить другъ другъ до гробовой доски. Я ц'еловалъ тело ея страстными поц'елуями. Вдругъ почувствоваль я въ себ'е жгучій припадокъ голода и въ остервен'еніи запустилъ алчиме зубы въ б'елое мягкое т'ело, которое осыпалъ поц'елуями... Но я опомнился, и съ ужасомъ отскочилъ къ ст'ен'е...»

чувствоваль я въ сеот жгучи припадокъ голода и въ осторовнъни запустилъ алчиме зубы въ бълое мягкое тъло, которое осыпалъ поцалуми... Но я опомнился, и съ ужасомъ отскочилъ къ стънъ...»

Читатель навърное слыхаль о Сенковскомъ самъ кое-что и большая часть этого кое-что, надо думать, не особенно лестная. Но отдадимъ ему хота ту справедливость, что въ немъ быль несомнънный повтическій таланть, по крайней мърѣ вначаль, пока не задумила его постоянная журнальная работа. Въ немъ были и глубокія мысли, и если хотите убъдиться этомъ, то просмотрите его повъсть «Любовь и смерть» или вотъ это самое путешествіе на ученый островь, которое намъ пришлось передать лишь вкратцѣ. Мысль этого произведенія—большая мысль; не она ли представлялась Гоголю, когда онъ писалъ въ своей памятной книжкѣ: «городъ... пустословіе... сплетни... праздная жизнь, пустая и ничтожная... И вдругъ является смерть—непрошенный гость—откуда-то... Выхватываеть жертву... Недоумъвають и принимаются за старое»...

Та-же мысль воодушевила Сенковскаго. Не всякое время симпатизируеть ей, не во всякую эпоху привлечеть она вниманіе. Но это большая мысль, въ которой вылилась частичка вѣчной проблеммы, заданной человѣку: «зачѣмъ онъ здѣсь на землѣ». Надо быть поэтомъ, надо имѣть глубину душевную, чтобы проникнуться ей...

## III.

Начало "Вибліотови для Чтонія".—Сенвовскій вавъ редавторъ.—Литературные нравы 30-хъ годовъ.—Харавтеристика "Вибліотови для Чтенія".—Сенвовскій вавъ вритивъ.—Что далъ обществу его журналъ.

Въ концѣ 1833 года появилось отъ имени Смирдина объявленіе объ изданіи «Вибліотеки для Чтенія». Редакторами журнала названы были Н. И. Гречъ и О. И. Сенковскій, сотрудниками—почти всѣ литературныя извѣстности, числомъ до шестидесяти. Журналь объщаль выходить съ января 1834 г. книжками около 20 печатныхъ листовъ. По содержанію онъ раздѣлялся на 7 отдѣловъ—рус-

ская словесность, словесность иностранная, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика, литературная лізтопись и наконець смісь. Онъ обіщался остаться чуждымь всякаго духа партій, не входить въ споры съ другими журналами, не отвічать на выходки и критики, не принимать антикритикъ.

Нельзя не согласиться, что время для изданія новаго журнала было выбрано какъ нельзя болъе удачно: «Московскій Телеграфъ» только-что замолчаль, между тымь какь шумь, произведенный его блестящей карьерой и неожиданной гибелью, еще не улегся. «Московскій Телеграфъ» первый пріучиль публику къ журналу и послів него осталось пустое пространство, наполнить которое и взялась «Библіотека для Чтенія». Мы увидимъ, какъ исполнила она свою задачу, пока же замітимъ, что между нею и ея предшественникомъ была серьезная разница, что видно между прочимъ и изъ приведеннаго выше объявленія. «Московскій Телеграфъ» быль журналь боевой, не съ особенно широкими, но вполнъ опредъленными цълями. его редакторъ-Н. И. Полевой-сумъль соединить свои симпатіи и антипатін съ общественными движеніями; подъ приврытіемъ литературной критики и романтическаго направленія, «Московскій Телеграфъ» зачастую затрогиваль очень серьезные общественные вопросы; онь наконецъ быль органомъ извъстнаго направленія. Не то «Библіотека для Чтенія». Съ перваго своего появленія, она выставила энциклопедическую программу, которой и держалась худо или хорошо до конца своихъ дней. Отистимъ еще характерную сторону объявленія: журналь объщаль быть чуждымь всякаго духа партій и не вступать ни въ какую полемику. Не совстви ясно, на какія это партін дълается намекъ, ибо въ то время никакихъ партій не было да и быть не могло, такъ какъ начальство очень подозрительно къ никъ относилось и предпочитало единодушіе, а въ случав надобности даже настаивало на немъ, --- но все-же, повторяю, это торжественное объщаніе быть вив партій характерно и на ряду съ прочивъ должно было говорить объ энциклопедическомъ характерь будущаго журнала. Нежеланіе полемизировать указывало сь одной стороны на попытку собрать если и не подъ однимъ знаменемъ, то по крайней мъръ въ одномъ мъстъ всъ литературныя силы, а съ другой стороны-успокоить публику, которой всь эти литературныя дрязги начали уже прівдаться. Відь если припомнить, что этими критиками и анти-«Московскому Телеграфу» приходилось даже издавать особенны полемическія прибавленія, что литераторы грызли другь друга, совстить не по-человъчески, что читателю случалось встръчать цълме десятки страницъ, посвященныхъ «безграмотству» такого-то, въ которыхъ доказывалось, что такей-то — оставляя уже въ сторонъ вопросъ о его добродътели и нравственныхъ качествахъ вообще — не умъетъ писатъ по-русски, не понимаетъ правилъ, относящихся къ разстановкъ знаковъ препинанія и пр., и пр., что подобнаго рода нападки опровергались, вызывали новыя нападки и новыя опроверженія, — то ясно, что какъ ни простъ былъ читатель того времени, а все-же ему приходилось невтерпежъ.

«Библіотека для Чтенія», оставляя въ сторонъ полемику и антивритику, объщала прежде всего быть интересной и разнообразной. Предполагался повидимому ежемъсячный альманахъ, въ которомъ каждый могъ найти все, что ему было по вкусу и но силамъ разумънія. Публика отнеслась къ этому съ полнымъ сочувствіемъ. Наканунъ новаго года явилась первая книжка «Библіотеки для Чтенія» и произвела большое впечатлъніе. Начиная съ объема и наружности, все превосходило ожиданія. Вмъсто 20 объщанныхъ листовъ дано было 40, книга была напечатана въ лучшей типографіи, на хорошей бумагъ, не то что съробумажные журналы того времени, къ которымъ какъ нельзя болье примънимы слова лермонтовскаго чигателя:

«И я скажу—нужна отвага, Чтобы... открыть хоть вашь журналь (Онъ мнѣ ужь руки обломаль): Во-первыхь—сърая бумага, Она быть можеть и чиста, Да какь-то страшно безъ перчатокъ, Читаешь—сотни опечатокъ...

Въ книгъ фигурировали всъ знаменитости. Мы встръчаемъ имена Іушкина, Жуковскаго, Козлова, Греча, Булгарина, Полевого, Погоцина и другихъ. Самъ Сенковскій для перваго нумера далъ научную татью о «Скандинавскихъ сагахъ», остроумную и оригинальную постьсть подъ названіемъ «Женская жизнь въ нъсколькихъ часахъ», дъ очень талантливо разсказана судьба какой-то бъдной институтки, влюбившейся въ шелопая, и критическую статью, бойкъ провергавшую всъ правила всъхъ риторикъ и пінтикъ.

Съ этой поры началась поразительная по объему и разнообразію курнальная діятельность Сенковскаго. «Библіотеку для Чтенія» нъ сразу забраль въ свои руки и сталь единовластно распоряжаться ею. Онъ не жалёль себя, здоровья, силь, быль единственнымъ редакторомъ и единственнымъ сотрудникомъ. Полная тревогъ

и водненій, кропотливой и співшной работы жизнь журналиста увлекала его. Онъ чувствоваль, что это истинное его призваніе и всімъ жертвоваль для него. Надо десятки страниць, чтобы перечислить только заголовки его статей; едва-едва уміщаются статьи эти въ десяти томахъ. Но это конечно только часть работы—и притомъ маленькая часть. Другая, неизміримо большая—работа редактора—теперь едва замістна и такъ хорошо забыта, что трудно и напомнить о ней. Кроміс Сенковскаго, «Библ. для Чт.» имісла еще отвітственныхъ

перемъ иравительствомъ редакторовъ, въ первый годъ извъстнаго грамматиста Н. Г. Грета, ва втарой—Крылова. Но ни тоть, ни другой никакого участія въ дѣлѣ не принимали и о редакторствѣ послѣдняго «Вибліотека для Чтенія» извѣщала читателей (въ октябрѣ 1835 г.) въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «За кометай мы совстить нашихъ читателей: еще съ мая мъсяца «Библ. для Чт.» лишилась лестнаго руководства, которое приняль-было на себя знаме-нитый нашъ поэтъ И. А. Крыловъ. Преклонность леть не дозволила ему продолжать мучительныхъ занятій редактора». Когда Сенковскій ему продолжать мучительных занятий редактора». Когда Сенковский получиль наконець разръшеніе объявить себя гласно редакторомъ, онь объявиль о томъ (въ августъ 1836 г.) въ слъдующихъ словахъ: «Для отклоненія неумъстныхъ догадокъ и толковъ, считаемъ нужнымъ сказать откровенно, что съ самаго начала существованія этого журнала, какъ то почти встыть извъстно, настоящимъ его редакторомъ быль всегда самъ директоръ и общій съ издателемъ владълецъ его, О. И. Сенковскій, и что никто въ свътъ, кромъ г. Сенковскаго, не имъть ни малъйшаго вліянія на составъ и содержаніе «Вибл. для Чтенія». Все ея недостатки, равно какъ и все достоинства, если какія были, должны быть приписаны ему одному. Тѣ, которые носили званіе редакторовъ «Библ. для Чт.», слишкомъ невинны въ ея недостаткахъ, чтобы отвъчать за нихъ передъ публикою, и слишкомъ благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не ижели никакого участія. Весь кругъ ихъ редакторскаго дъйствія ограничивался чтеніемъ третьей, последней корректуры уже готовыхъ, оттиснутыхъ листовъ, на-бранныхъ въ типографіи по рукописямъ, которыя никогда не со-общались имъ предварительно. Те изъ нихъ, которые притомъ давали свои статьи, давали ихъ какъ сотрудники, а не какъ редакторы, и помъщение этихъ статей зависъло вполиъ отъ директора журнала. О. И. Сенковскій, убъдясь двухльтнимъ опытомъ, что этого рода содъйствіе постороннихъ редакторовъ нисколько не облегчало

его въ мучительныхъ трудахъ директора, по согласію съ издателемъ, рішился соединить съ званіемъ директора «Библ. для Чт.» званіе ея редактора, котораго по-настоящему онъ несъ всі главныя обязанности. Воть и все»!

Сенковскій въ этихъ строкахъ отнюдь не преувеличиваль своей роди. «Вибліотену для Чтенія» онъ сивло могь назвать своимъ собственнымъ журналомъ. Какъ редакторъ, онъ былъ положительно неутомимъ: «У меня, говорить онъ впоследствіи, было не мало хлопоть по журналу; я быль и редакторомь, и сотрудникомь, и корректоромь, и подчасъ переводчикомъ». Сенковскій работакь съ вичнескимъ жавомъ, нисколько не заботясь о свесть знововым и лаже о булущемъ. Онъ весь отдавался минуть, вечно сидель у себя въ кабинеть, зарывшись въ вниги и рукописи, и отдыхаль всего-на-всего одинъ или два дня впродолжение мъсяца. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рукъ. Онъ выбиралъ статьи для переводовь, для чего читаль до двадцати иностранныхь журналовь н газеть; затыть просматриваль, измыняль, дополняль сдыланные переводы; вновь пополняль ихъ въ корректурахъ и при всемъ томъ находиль время писать собственныя статьи для всехь отделовь журнала: въ одномъ первомъ году изданія она наполняли болає 60-ти печатныхъ листовъ, или около 1000 страниць. Работа увлекала его, темъ болъе что эта работа сопровождалась огромнымъ успъхомъ. И днемъ, и ночью онъ не отрывался отъ письменнаго стола, пока не вончаль на-было заданнаго себы труда, и ложился лишь послы совершеннаго утомленія или даже изнеможенія. Наканун'в выхода книжки проводиль онь день и ночь часто въ типографіи, чтобы быть увереннымь въ непременномъ появления книжки 1-го числа, и затъмъ только успоканвался и позволялъ себъ отдохнуть одинъ или два дня. На третій уже начиналась та же мучительная работа для следующей внижки. Не говоря уже о статьяхь, навначенныхь къ извлечению изъ иностранныхъжурналовъ, и все оригинальныя статьи, не подписанныя известнымъ въ литературе именемъ, проходили черезъ редакцію Сенковскаго, т. е. получали форму и изложеніе, усвоенныя имъ для своего журнала. Сенковскій, вообще говоря, съ сотрудниками не церемонился. Въ своемъ журналь онъ быль настоящимъ деспотомъ, который свое «telle est ma volonté» (такова моя воля) ставиль всегда на первый планъ. Даже повъсти и разсказы второстепенныхъ писателей подвергались неръдво большивъ измъненіямъ. Не разъ случалось, что Сенковскій даже не дочитываль ру-кописей: пов'єсть нравилась ему по сюжету, въ голов'є его рождалась при ея чтеніи счастливая мысль,—онъ отдираль конецъ рукописи и приписываль свой. Авторы конечно обижались и имівли, надо сознаться, полное на это основаніе. Объ иностранных сочиненіяхь нечего конечно и говорить: ті всегда представлялись читателю вы изміжненномъ, исправленномъ и дойолненномъ Сенковскимъ виді; выбравь романь или ученое сочненіе для передачи на русскій языкъ онъ обыкновенно сокращаль его во время самаго чтенія, вычеркиваль растянутыя и ненужныя міста, связываль статью свонми принисками и вставками всегда на томъ-же языкі, на которомъ она была написана, и только тогда отдаваль ее переводчику. «Любопытно было видіть иным статьи въ книжкахъ французскихъ и англійскихъ журналовъ всі перечеркнутыя, съ массою приписокъ, сділанныхъ четкою рукою Сенковскаго на поляхъ и сверхъ того иногда на особыхъ вложенныхъ листочкахъ, такъ что изъ иностраиной статьи не оставалась нетронутой ни одна строка. И такихъ статей было множество въ «Библ. для Чт.». Всі оні печатались безъ подписи и имени, иногда съ обозначеніємъ двухъ или трехъ журналовъ, изъ которыхъ оніз были составлены; иногда—если это была повість или разсказъ—съ псевдонимною подписью. Эти неблагодарные труды редактора были секретомь его мастерской, публика о нихъ не знала и не могла ихъ цінить, хотя всіз виділи единство духа, направленія. формы и изложенія во всіхъ статьяхъ этого журнала, какъ будто всіз оніз были написаны одной рукой—что и недалеко оть истины.

формы и изложенія во всёхъ статьяхъ этого журнала, какъ будто всё онё были написаны одной рукой—что и недалеко отъ истины. Словомъ, съ точки зрёнія трудолюбія и редакторской техники, Сенковскій заслуживаеть настоящаго панегирика. Но нужна-ли была такая гигантская работа и не вредила ли она въ сущности дёлу? Правда, много можно говорить и еще болёе можно спорить о предёлахъ редакторской власти; но, какъ кажется, фанатизмъ, доведенный въ этомъ случаё до крайности, едва-ли особенно полезенъ. Направленіе — дёло редакціи, это очевидно; но надёвать на сотрудниковь кандалы, заставлять ихъ маршировать по опредёленному шаблону, стремиться къ полному казарменному однообразію — это значить хватать черезь край. Никогда никакое самолюбіе, тёмъ болёс самолюбіе литературное, не согласится на такую ферулу и опеку. Настоящій писатель дорожить каждой своей буквой и словомъ, и слишкомъ деспотическому редактору всегда въ концё-концовъ придется окружать себя второ и третье - степенностями или даже остаться одинокому, что и случилось съ Сенковскимъ. Что естественнёе, если авторы истерзанныхъ, сокращенныхъ и совсёмъ передёланныхъ статей оскорблялись, нерёдко протестовали въ газетахъ и

только въ случат крайней необходимости возвращались въ «Вибліотеку для Чтенія».

Но съ деспотизмомъ ведикаго чедовъка можно еще примириться. лишь бы этотъ деспотизиъ происходиль отъ величія, одушевленнаго фанатической даже върой, лишь бы въ немъ не было чего нибудь капризнаго и произвольнаго, чемъ по-нашему зачастую грешиль О. И. Сенковскій. Поэтому-то, думается намъ, возможно восибвать ему панегирики какъ редактору за трудолюбіе, но очевидно слишкомъ мало одного трудолюбія для такого сложнаго и громаднаго дела, какъ изданіе журнала. Мало даже знанія, искуства, умънья: нужно нъчто большее, и это большее-правственная сила.

Трудъ редактора совствъ не механическій трудъ. Съ громаднымъ запасомъ свъдъній, съ чутьемъ къ интересному и разнообразному, можно издавать хорошій альманахъ, прекрасный энциклопедическій словарь, но никакъ не журналъ или газету. Въ глазахъ своихъ сотрудниковъ редакторъ долженъ быть настоящимъ героемъ, и чъмъ высшей пробы этотъ героизмъ-тъмъ лучше. Никакихъ силь одного человека, никакого его трудолюбія не хватить для ежемесячнаго изданія. Только окруживь себя лучшими литературными силами, только сумъвъ воспитать ихъ и вдохновить въ нужномъ направленін, — онъ можеть разсчитывать на дійствительный успівхь. Что такое одинъ онъ? Пускай онъ работаеть 24 часа въ сутки, перечитываеть всв журналы и газеты, самъ переводить, самъ корректируеть — этого недостаточно; при подобныхъ условіяхъ его дъдо упреть, какъ бы успъщно ни пошло оно вначаль. Редакторскій трудъ гораздо сложиће, онъ сводится къ уменью одушевлять и вдохновлять. Выть настоящимъ, а не мнимымъ центромъ литературнаго кружка, быть лучшимъ выразителемъ принятаго направленія, первымъ и преданнъйшимъ слугой поставленнаго знамени, быть объединителемъ въ широкомъ смыслъ слова-воть что, по-нашему, значить быть редакторомъ.

Этого-то совствить не доставало Сенковскому. Почему? Послушаемъ Дружинина.

«Трудно объяснить, говорить тоть, съ достоверностью причины того литературнаго одиночества, котораго постоянно держался Сенвовскій, и которое по временамъ вводило его въ странныя и безвыходныя положенія; но намъ кажется, что въ одиночествъ этомъ не было ничего преднамъреннаго или исходящаго изъ пренебреженія къ другимъ литераторамъ. Мы знали Осипа Ивановича около десяти леть, и во все эти десять леть не подсмотрели въ его харак-

терь никакой неуживчивой особенности, не подслушали въ его разговорахъ о литературъ чего-нибудь очень враждебнаго новому ея направленію. Ніжоторые изъ современныхъ писателей, незнакомые ему лично и даже предубъжденные противъ его литературной дъятельности (напримъръ И. С. Тургеневъ), были любимыми авторами покойника, и всякую ихъ хорошую вещь онъ привътствоваль съ полнымъ радушіемъ. Когда ему приходилось сходиться съ какимънибудь литераторомъ, составившимъ себъ извъстность за послъдніе годы, О. И. всегда оказывался и привътливымъ, и сообщительнымъ. Но въ его характеръ, и это мы внаемъ навърное, преобладающею особенностью всегда было то, что англичане навывають shyness, то есть отчасти врожденная, отчасти развитая обстоятельствами трудность къ сближению съ другими людьми. Искать въ комъ-нибудь, подлаживаться къ другому человъку онъ не могъ бы ни за что на свете; но если обстоятельства сами сводили его съ существомъ достойнымъ пріязни, онъ его держался постоянно, и въ своихъ сношеніяхъ съ нимъ иногда бываль очарователенъ. Мы помнимъ ночныя беседы и немноголюдныя собранія, посреди которыхъ покойный Сенковскій любиль давать волю своему остроумію, а остроуміе это въ изустныхъ беседахъ по временамъ далеко оставляло за собой то замъчательное остроуміе, какимъ восхищались ревностные поклонники печатнаго барона Брамбеуса. Смело можно сказать, что воспоминанія о подобныхъ разговорахъ принадлежать къ числу драгоцінній шихъ воспоминаній нашей молодости. И сколько разъ приходила намъ въ то время печальная мысль: и этотъ высокообразованный человъкъ, съ его свътлымъ умомъ, съ его яснымъ взглядомъ на вещи, съ его терпимостью и пониманиемъ жизни, человъкъ, столько сдълавшій для русской словесности, гаснеть посреди полнаго одиночества, имъ же вызваннаго, имъ же подготовленнаго! Память о годахъ, когда онъ все дълаль одинъ и могь самъ быть своимъ первымъ помощникомъ, вредила Сенковскому очень много. Въ молодости ему было весело не нуждаться ни въ комъ, держать себя въ сторонъ отъ молодого покольнія, на сверстниковъ своихъ глядъть съ проніею, отчасти ими заслуженною. Но съ годами пришли недуги и усталость, а зданіе, поддерживаемое столько літь одною, хотя очень сильною рукою, рухнуло съ трескомъ, чуть эта рука должна была опуститься».

Отчасти въ этомъ одиночествъ умнаго человъка виноваты и литературные нравы 30-хъ годовъ.

О нихъ можно сказать такъ: жестокіе, сударь, были нравы. «Ли-

тература — общественное дело». «Литература — отражение нашей жизни. ея такъ сказать святая святыхь». «Литература — руководительница нашихъ поступковъ». Все это знаемъ им съ вами, читатель: но перенеситесь мысленно за 60 леть тому назадь, забудьте все то. чему вы научились у Бълинскаго и его преемниковъ, и вы увилите. что наши элементарныя истины — которымъ впрочемъ мы и сами не следуемъ, а только признаемъ ихъ — были мало доступны даже людямъ не безъ мысли въ головъ. Что-же говорить о массъ. Пержавинская точка эртнія, что поэзія не хуже холоднаго лимонада въ льтній зной, была распространена и на литературу вообще. Литература должна развлекать. Такъ признавалось и въ это въровалось. Но это бы еще не бъда. Хорошее развлечение—всегда полезно. Гораздо печальные, что до пониманія литературы, какъ общественнаго дыла и общественной силы, — возвышались развъ одинъ изъ тысячи читателей и столько писателей, что ихъ можно пересчитать по пальцамъ. Одни писали потому, что имъ пишется, другіе потому, что какъ ни скиомна литературная карьера, а все-же карьера. Чего искать въ ней? Усивха, денегь, пищи для тщеславія. Восхвалить пріятеля и разнести врага—хотя-бы врага на зеленомъ полъ-этого не чуждались представители слова. А публика темъ более повсюду и везде искала и вильла личность.

Въ 1833 г., т. е. наканунъ своего выступленія на литературное ноприще, Сенковскій написаль прелестный очеркь «Личности». «Однажды въ шутку—читаемъ мы—закричалъ я на улицъ: «воръ, воры... ловите». Десять человакь оглянулись. Одина иза ниха, входя въ питейный домъ, проворчалъ такъ, что я самъ разслышалъ: «Ну, вакъ у насъ позволяють говорить на улиць такія личности!...» Мой пріятель, баронъ Брамбеусъ, шель по Невскому проспекту и думаль о риемъ, которую давно уже искалъ. Первый стихъ его оканчивался словомъ куро натки, -- второго никакъ не могъ онъ сострянать. Вдругъ представляется ему риема, и онъ, забывшись, произносить ее вслухъ: «куропатки?.. беретъ взятки»! Шесть человъкъ, порядочно одътыхъ, вдругъ окружили его, каждый спрашиваеть съ грознымъ видомъ: «милостивый государь! о комъ изволите вы говорить? Это непозволительная личность». Въ одной статът сказано онио: «есть люди, которые никогда неплатять долговь». Я прочиталь эту статью поутру и глубоко вздохнуль. Ввечеру прихожу въ одно общество; тамъ читають эту-же статью, и первое слово, которое слышу въ залъ: «Боже мой! за чъмъ смотрять у насъ пензора? Какъ можно пропускать такія дичности?» Напиши или

скажи какую нибудь истину: изъ нея тотчасъ выведуть тебъ двъ сотии дичностей. Это обыкновенный порядокъ вещей на свъть, но порядокъ весьма глупый... Да, это сущая бъда! Нельзя даже упомянуть ни о какой человъческой слабости, ни о какомъ злоупотребленін въ свете, чтобы кто нибудь къ вамъ не придрадся. Всякая глупость имъеть своихъ ревностныхъ покровителей. Прошу покорнъйше: ни говорить ни слова объ этой странности: она состоить подъ моею защитой. - Какъ вы смъете, сударь, насмъхаться надъ этимъ порокомъ?.. Я имъ горжусь: это моя неприкосновенная собственность... Непъли двъ тому назадъ написалъ я статью о дуракахъ. Двъ тысячи-пятьсотъ-восемьдесятъ-семь человъкъ подписали на меня формальную просьбу на предлинномъ листь бумаги, нарочно заказанномъ ими на петергофской фабрикъ, и подали ее по командъ. Я не видълъ этого прошенія, но, говорять, оно 7 саженями, аршиномъ н 10 вершками длиниве того, которое герцогъ Веллингтонъ поднесъ англійскому королю отъ имени всей партіи тори противъ билля о преобразовани парламента. Начальство, разсмотревъ мою статью, не нашло въ ней ничего предосудительнаго и отказало имъ въ предметь жалобы. Огорченные неудачей, всь они привалили ко мнь требовать личнаго для себя удовлетворенія. Улица была наполнена ими съ одного конца до другого; на моей лъстницъ народъ толнился точно такъ-же, какъ на ластница, ведущей въ аукціонъ конфискованныхъ товаровъ. Вст они въ одинъ голосъ вызывали меня на дуэль и т. д.»...

Такова была публика. А гг. литераторы? Хуже или лучше? Припомнимъ, какъ травили они «Московскій Тел.» Полевого, потомъ
«Отечеств. Записки», травили, не давая отдыха и сроку, травили
упорно, съ ненавистью, съ ожесточеніемъ. Не о полемикъ уже надо
говорить, а просто о ругани, въ случат недостаточности которой прибъгали къ доносамъ. Какія времена, такіе и нравы. Само собою разумтется, что направленіе тутъ было ни при чемъ. Травили не «представителя идеи», а литературнаго конкурента, личнаго недруга. Все
равно какъ ссорились и мирились въ жизни, — такъ ссорились и
мирились въ литературт.

«Личность» — вотъ что губило ее.

Припомнимъ одинъ характерный эпизодъ. Въ 1841 году была дана на сценъ великолъпная опера Глинки «Русланъ и Людмила». Булгаринъ и компанія сговорились провалить это геніальное произведеніе во что-бы то ни стало. Никому не интересно—какими мотивами они руководствовались, но очевидно эти мотивы были очень не-

высокой пробы. Сговоридись и сділали. Съ свойственной ему развяностью, Булгаринъ заявилъ въ своей «Стверной Пчелі», что новое иронзведеніе Глинки ниже всякой критики. Дикій отзывъ, но этоть отзывъ могъ иміть послідствія, такъ какъ Булгарина слушали. Узнавъ о его выходкі, Сенковскій рішился заступиться за великаго человіка и его діло, что и исполниль съ большимъ воодушевленіемъ. «Мы имітемъ въ Глинкі одинъ изъ огромнійшихъ талантовъ, которые только существовали въ музыкі и владіли орудіми звука»—писаль онъ. «Четвертый актъ, — читаемъ мы дальше — колоссальное созданіе, которое навсегда останется въ музыкі памятникомъ того, что можеть сділать великій таланть со звуками, гаммами и инструментами и какъ все туть повинуется могучей волі».

Эпизодъ любопытный, но по тому времени настолько обыденный, что на него никто не обратилъ даже вниманія. Это было въ порядкъ вещей. И для полноты характеристики этого порядка, позволю себъ привести слъдующее письмо Сенковскаго къ Ахматовой: «Вы, пишеть онъ, такъ милы, что хотите даже ненавидъть Булгарина. Благодарю васъ за этотъ плънительный порывъ дружбы вашей, но Булгаринъ не стоитъ ни любви, ни ненависти. Это человъкъ безъ характера, безъ всякаго правила въ поведеніи, несчастная игрушка своихъ собственныхъ страстей, которыя поперемънно дълають его то ужаснымъ, то смъшнымъ, то довольно порядочнымъ. Въ одно и то-же мгновеніе онъ въ состояніи сдълать и величайшую низость, и прекрасный подвигъ благородства, самъ вовсе не зная этого.

«Я давно принялъ съ нимъ и его братьей роль хладнокровнаго наблюдателя, котораго уже не обижають ихъ мерзости, но который всегда готовъ отдать справедливость ихъ хорошинъ сторонамъ. Эта роль бъсить ихъ. Они называють меня гордецомъ, прославили человъкомъ неприступнымъ, надменнымъ, возмутили противъ меня пъдую тучу завистливыхъ посредственностей, которая терзала и еще терзаеть меня своей глупою злобою и всёми гнусностями влеветы. Но моя неколебимость въ предначертанной себъ роли побъждаетъ всь эти мутныя водненія медочныхь и грязныхь страстей: когда я захочу, они все-таки сделають по-моему и тотчась смиряются, чтобы помириться со мною. Я обыкновенно довольствуюсь темъ, что, удостовърившись во власти своей надъ ними, снова дълаюсь для нихъ неприступнымъ и держу ихъ въ отдаленіи отъ себя. Тогда они снова начинають бранить меня; а я этого и хочу. Мить это очень нужно. Я не могу смъщиваться съ ними и не желаю, чтобы смъщивали меня съ такими людьми въ публикъ. Оттого вы вилите, что всъ

наши журналы поперемвно то поносять меня, то восхищаются мною. Когда я ласковь съ которымъ нибудь изъ нихъ, тотчасъ нвляется въ немъ великоленная похвала моему уму, моимъ познаніямъ и прочая. Но для меня не выгодно, чтобы эти люди долго хвалили меня: порядочная часть публики тотчасъ подумала бы, что я уже веду съ ними дружбу и компанію. Давъ имъ время явиться моими льстецами, я вдругь оборачиваюсь къ нимъ спиною—и они въ бещенстве снова начинають терзать меня до новой вежливости съ моей стороны. Это—моя забава и моя тактика. Независимость моего положенія даеть мнё всё средства играть съ ними эту немножко жестокую комедію, но они не стоять ничего лучшаго: они вполнё заслуживають ее.

«Для нея я даже жертвую очень многимъ, между прочимъ и моимъ состояніемъ. Но иначе нельзя! Они думаютъ, вст думаютъ, что я очень богатъ. Я одинъ знаю, что это неправда: но пусть ихъ думаютъ!.. Это располагаетъ ихъ къ готовности продатъ себя мнъ при первомъ изъявленіи съ моей стороны охоты купить ихъ, и такимъ образомъ я всегда въ состояніи показать свту всю мъру ихъ низости, всю причину ихъ злобы и ихъ рабольпства. Когда мнъ нужно сорвать маску ожесточенія съ котораго-нибудь изъ этихъ людей, я умъю очень искусно бросить ему поживу, пять, десять тысячъ рублей, —и онъ у ногъ моихъ, пока я самъ не оттолкну его. О! оне дорого мнъ стоятъ! Но надо выдержать свою роль».

\* \*

Пора намъ однако, послѣ всѣхъ этихъ приготовительных разъясненій, обратиться къ главнѣйшему и дать характеристику «Вибліотеки для Чтенія». Передъ нами болѣе ста томовъ журнала, изъ которыхъ каждый—плоть отъ плоти и кость отъ костей самого Сенковскаго. Признаемся, мы не безъ уваженія просматривали ихъ Мирно и спокойно стоять они теперь въ библіотекѣ, плотно прижатые другъ къ другу, всѣ въ переплетахъ, съ пожелтѣвшими, запятнанными страницами. Изрѣдка тревожитъ ихъ рукз спеціалиста или такого случайнаго работника, какъ я, большую-же часть времени никто ни на минуту не чувствуетъ въ нихъ ни малѣйшей надобности. Груды книгъ выростаютъ возлѣ нихъ, надъ ними, внизу, и эти небольшіе томы, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе затериваются среди новыхъ пришельцевъ. Ихъ дѣло сдѣлано, покончены всѣ разсчеты, итогъ подведенъ и, молчаливые свидѣтель

ирошлаго, они не имѣютъ достаточно внутренней силы, чтобы хотъ чѣмъ нибудь заявить о себѣ новымъ поколѣніямъ. А вѣдь было время, когда выходъ каждой изъ этой сотни книжекъ ожидался съ нетериѣніемъ, когда торопливыя руки нервно разрѣзали страницы и добродушный читатель, съ невольной улыбкой, выражавшей предчувствіе удовольствія, набрасывался на «Литературную лѣтопись» или критическія статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Какъ замирающее эхо доносятся до насъ восторги читателей барона Брамбеуса, тотъ говоръ и шумъ, который возбуждала «Библіотека»; спокойные и забытые стоять ея томы. Навепт зиа fata libelli — родятся и умираютъ и одна изъ сотни тысячъ достигаетъ безсмертія...

«Библіотека для Чтенія» — журналь Сенковскаго. Это, повторяемъ, плоть отъ плоти его; онъ самъ фигурируетъ передъ нами на каждой страницѣ, и, зная его, мы уже предчувствуемъ, чѣмъ должны быть и онѣ. Мы видѣли, что у Сенковскаго было много данныхъ, чтобы быть хорошимъ редакторомъ, такимъ-же вышелъ и его журналъ.

У редактора-энциклопедиста журналъ не могъ не быть энциклопедическимъ: отдълы наукъ, иностранной словесности и смъ-си — были тъ отдълы, въ которые Сенковскій вложилъ всю свою душу. Онъ быль несколько англоманомъ, особенно въ литературе. Новой французской школы онъ не долюбливаль и даже энергично преследоваль ее, доходя подчась до страннаго и неприличнаго даже вышучиванія такихъ крупныхъ величинъ, какъ Жоржъ Зандъ. Эту последнюю онъ именоваль не иначе, какъ г-жею Егорь Зандъ. Ему больше нравилась англійская литература, съ ея спокойнымъ анализомъ человъческаго сердца, и почти всъ лучшія ея произведенія появлялись въ «Библіотекъ». Постоянно встръчаемъ мы переводы изъ Кольриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и т. д. Не мало и статей посвящено этимъ талантливымъ писателямъ, такъ что въ общемъ читатели «Библіотеки» могли быть благодарны ея редактору. Въ «Смеси» печатались каждый мъсяцъ краткія обозрънія новостей англійской и французской литературъ, съ библіографическими списками появившихся на рынкъ книгъ. Въ отдълъ наукъ—особенно интересномъ и разнообразномъ, Сенковскій знакомилъ публику со всъми открытіями и новинками въ области положительныхъ знаній. Вотъ нелишенный интереса списокъ главивишихъ научныхъ статей въ первыхъ 25-ти томахъ «Вибліотеки»:

- 1. О мірѣ и его создателѣ (доводы положительныхъ наукъ въ пользу бытія Божія).
- 2. Земной шаръ до потопа (по Кювье).
- 3. Магнетизмъ земного шара.
- 4. Теплота земного шара.
- 5. Двойныя звъзды.
- 6. Галлеева комета.
- 7. Начало рѣкъ и ключей.
- 8. Причина измѣненія земной поверхности.
- 9. Г-жа Соммервиль и ея сочиненія.
- 10. Зодчество насъкомыхъ.
- 11. Чувства и способности рыбъ.
- 12. Статистика средняго человъка (по Кетле).

- 13. Призраки и видънія.
- 14. Германская философія.
- 15. Философія Кузена.
- 16. Финансы Англіи.
- 17. Свободная торговля хлъ-
- 18. Жельзныя дороги.
- 19. Чахотка и ея леченіе.
- Новая сравнительная наука древностей.
- 21. Гиббонъ и Боркъ.
- 22. Записки Мирабо.
- 23. Архитектура, ваяніе и живопись Германіи.
- Новыя путемествія въ Среднюю Азію.
- 25. Скандинавскія саги и пр.

Мы перечислили главнейшія статьи. Легко было-бы удесятерить приведенный списокъ, но можно обойтись и безъ этого: и такъ ясно, чего хотъль Сенковскій. Если онъ и не вероваль въ науку, то во всякомъ случат признавалъ ее. Онъ стремился къ популяризаціи знанія и, благодаря настойчивости, добился того, что статьи его журнала стали такими ясными и общедоступыми, что сами укладывались въ голове читателя. Для насъ конечно ничего въ этомъ ни новаго, ни особеннаго нътъ; стоитъ намъ раскрыть любую внигу журнала, чтобы напасть на популяризацію біологическихъ, астрономическихъ, соціологическихъ истинъ; — но вёдь съ кого же нибудь началось это дело? Началось-же оно главнымъ образомъ съ «Вибліотеки». Еще разъ просмотрівь приведенный списокъ, читатель замьчаеть въ немъ какъ бы особенное пристрастіе къ естествознанію. Но на это были особенныя причины, съ одной стороны-личныя симпатіи Сенковскаго, съ другой — условія журнальнаго діла. Відь была-же у насъ на Руси такая эпоха, когда журналы наполнялись длиннъйшими трактатами по вопросамъ химіи и агрономіи и волейневолей должны были забыть о существовании общества, истории и общественныхъ наукъ.

Популяризація знанія — прекрасное діло и отмітимъ ее какъ плюсь въ счеть «Библіотеки для Чтенія». Но особенно лестно для Сенковскаго, что эта популяризація являлась не случайнымъ дівломъ, а проистекала изъ идеи, принципа. Часто повторяль онъ свою любимую мысль: «мы еще ученики передъ Европой и намъ надо учиться и учиться». «На этихъ словахъ, говоритъ Дружининъ, зиждется главное значеніе его журнала, значеніе популярній шаго и превосходній шаго и ностраннаго обозрінія, какое когда либо имъла русская публика. Уже одна программа «Библіотеки», программа, вся созданная Сенковскимъ, въ совершенстві показывала, до какой степени редакторь новаго изданія разуміль потребности русскаго читателя. Сенковскій быль основателемъ того энциклопедическаго направленія, котораго до сихъ поръ неуклонно держатся всі наши лучшіе журналы и котораго они будуть держаться до той поры, пока уровень нашего общаго образованія не сравняется съ иностраннымъ».

Превосходнъйшее иностранное обозръніе оказывалось однако очень слабымъ и даже ръшительно никуда негоднымъ, разъ дъло касалось русской литературы. Мы видъли, какую роль играла всегда въ нашихъ журналахъ литературная критика. Эта роль выработалась исторически. Такъ какъ наша общественная жизнь выражалась прежде всего въ литературъ, то понятно, почему критика заняла мъсто руководителя нашей общественной жизни.

Въ отделахъ «Критики» и «Литературной летописи» въ первые годы изданія «Вибліотеки» почти всё статьи написаны Сенковскимъ, хотя не всё оне статьи критическія: многія представляють лишь обозрёніе содержанія книги, съ выписками изъ нея для образца и съ немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замечаніями. «Литературная летопись» посвящена была почти исключительно подобнымъ заметкамъ; отделъ «Критики» всегда былъ серьезне. Въ первые годы существованія журнала рецензіи летописи писались вообще спокойнымъ тономъ, хотя не безъ саркастическихъ выходокъ и отступленій. Оне-то всего более и нравились публике, ими-то всего более и восхищались.

Туть Сенковскій сділаль великую опибку: онь послушался публики. Та повидимому рішительно не иміла ничего противъ газрства и балагана, даже требовала того и другого и «вскоріз почти вся литературная літопись превратилась въ непрерывную шутку: стали разсматриваться преимущественно такія сочиненія, которыя представляють наиболіве смішныхъ сторонь; наконець шутка дошла даже до буффа и літописець заставляеть новыя книги плясать передъ собою, играть комедію—водевиль и предста-

влять сцены изъ «Тысячи и одной ночи»... Литературная л'етопись была какъ-бы отдыхомъ и гимнастикою для ума, требовавшаго перемъны занятій, и въ то же время жертвою вкусу публики».

Противъ гимнастики остроумія и жертвы вкусу публики — можно конечно возразить очень много.

Хорошую оцвику критическихъ дарованій Сенковскаго далъ Дружининъ. Мы приводимъ ее какъ лучшее, что было сказано по этому поводу:

«Осниъ Ивановичъ никогда не обманывался насчеть значенія своего журнала и своей критики: требованія публики, неслыханный успъхъ его краткихъ и блистательныхъ рецензій заставляли его заниматься «Литературною летописью» съ особеннымъ тшаніемь: но въ годы сильнъйшаго ея успъха остроумный рецензентъ не обманываль себя по части ея значенія. Сенковскій зналь лучше вськь своихъ противниковъ, что судьба не создала его критикомъ въ строгомъ смыслъ этого слова, зналъ и то, что лучшія страницы его «Литературной летописи» не содержать въ себе ничего особенно плодотворнаго для современной ему русской словесности. Онъ не преувеличивалъ своей роди какъ църителя изящныхъ произведеній. Онъ не силился возвести въ какую-нибудь теорію свое гоненіе на плохихъ поэтовъ, свой походъ противъ сихъ и оныхъ, свои меткія шутки противъ съробумажныхъ изданій и раздирательной литературы. Читатель требоваль остроть и шутокъ, читатель встричаль каждую рецензію Сенковскаго выраженіемь восторженнаго одобренія-и Сенковскій быль не прочь шутить съ читателемь, иногда даже шутить надъчитателемь».

Есть одна неумная поговорка, которая утверждаеть: la critique est aisée, l'art est difficile, т. е. искуство трудно, но критика—дѣло легкое. А искуство критики? На самомъ дѣлѣ, развѣ критикъ не долженъ обладать спеціальными дарованіями, которыя, все равно какъ художественный талантъ, встрѣчаются очень рѣдко, по скупости нашей матери природы? Если научная критика требуетъ большихъ знаній и при этомъ яснаго, остраго ума, то критика литературная безъ чутья, безъ особеннаго дара проникновенія никакъ обойтись не можетъ. Наука о прекрасномъ можетъ только облегчить дѣло критики, но создать и она не можетъ. Все равно какъ виртуозу недостаточно одной техники, такъ недостаточно знаній и критику. Ему нуженъ вкусъ, который дается отъ природы и только развивается, а отнюдь не пріобрѣтается образованіемъ.

VH:

Этого-то вкуса, чутья, проникновенія и не доставало прежде всего Сенковскому. Оттого-то цілые томы его критических статей ровно ничего не значать передъ одной статьей Білинскаго. Не говоримъ уже о его «Литературной літописи» тамъ:

...Нападки На шрифть, виньстки, опечатки, Намски тонкіе на то, Чего не вёдаеть никто.

Тамъ—разгулъ остроумія, ничьмъ не сдержаннаго, тамъ фокусы, вродь того напр., что Сенковскій, выписавъ цёлую дюжину заглавій различныхъ книгъ и книженокъ, пишетъ: «Петрушка, мой лакей; возьми все это себъ; это для тебя».—Тамъ наконецъ гаэрство. Но и отъ серьезныхъ критическихъ статей Сенковскаго приходится отступать съ нъкоторымъ недоумъніемъ. Что это значитъ, когда Кукольникъ ставится выше Гоголя? Какимъ это образомъ можетъ быть равнымъ Гете тотъ-же Кукольникъ? Кукольника мы немного знаемъ и можемъ въ такомъ случат только развести руками. Любопытно хоть нъсколько ознакомиться съ критическими взглядами Сенковскаго: въ будущей исторіи русской критики они навтрное найдутъ себъ хотя-бы скромное мъсто. Въ первой-же критической статьъ Сенковскаго мы встръчаемъ слъдующія строки:

«Для меня нътъ образцовь въ словесности», восклицаль онъ: 
«все образецъ, что превосходно. Въ нынъшнемъ состояніи литературныхъ ученій, когда страшный умственный переворотъ превратиль 
въ кинжаль даже тоть аршинъ, которымъ люди такъ удобно мъряли 
изящныя красоты, подобно атласнымъ лентамъ, я не вижу возможности другого критическаго мърила. Безпристрастною критикою называю я то, когда по чистой совъсти говорю тъмъ, которые хотятъ 
меня слушатъ, какое впечатлъніе лично надо мною произвела данная 
книга. Но степень моего впечатлънія не есть правило для другихъ. 
Критика въ наше время сдълалась картиною личныхъ ощущеній 
всякаго, — всякаго, одареннаго отъ природы яснымъ чувствомъ 
средствъ и способовъ, которыми изящное можетъ производить полное 
и пріятное дъйствіе надъ сердцемъ и воображеніемъ человъка. О 
правилахъ нѣтъ и рѣчи. Одно только условіе въ этомъ чувствъ 
средствъ и способовъ—нравственность.

«Вкусъ—это прихоть беременной женщины, которая есть общество. Слёдственно, по прочтении критики, и спорить не объ чемъ: одно средство—изъявить, независимо отъ обнаруженнаго уже мивнія, другое, различное мивніе, съ такимъ-же чистосердечіемъ, по

безъ опроверженій, ибо опровергать чужія ощущенія ровно столько же смішно, сколько неудобоисполнимо. Въ ученой критикіз—другое діло. Тамъ можно доказывать, основываясь на несоминимых данныхь; но въ литературной, какъ скоро я вірно и совістливо обнаружиль передъ вами, безъ малівшей утайки, все количество пристрастія, какое прочитанная книга внушила мит въ свою пользу, влізайте на башню и кричите міромъ:—Ахъ, какой безпристрастный критикъ!.. Я сниму шляпу и поклонюсь».

Самъ Сенковскій понималь, что въ ділів критики прежде всего необходимъ вкусъ, однако его-то ему и не доставало. Общественныхъ-же вопросовъ онъ совершенно не затрогивалъ.

«Вибліотека для Чтенія» производила фуроръ. Можно бы было привести по этому поводу не мало свидѣтельствъ современниковъ, изъ которыхъ очевидно, что этимъ журналомъ интересовались и зачитывались. Странный успѣхъ! быть можетъ воскликиетъ читатель. Однако смѣемъ думать, что этотъ успѣхъ вполнѣ заслуженный, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ.

«Библіотека для Чтенія», говорить біографъ Сенковскаго, съ первой-же книжки стала во главѣ русской журналистики и планъ ея какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ потребностямъ русской публики, еще недостаточно приготовленной для спеціальныхъ журналовъ и серьезныхъ сочиненій, но жаждавшей чтенія, новостей и легко пріобрѣтаемыхъ знаній. Публика требовала чего-нибудь полегче, поинтереснѣе, позанятнѣе, публика терпѣть не могла думатъ и задумываться. У ней была жажда познанія въ элементарной формѣ—любопытства, и даже отъ статей по химіи она требовала, чтобы тѣ были повеселѣе. Химія—химіей, и читатель ровно ничего не имѣлъ противъ нея, но его пугали и формулы, и строго научное изложеніе. Редактору предстояла великая, трудная и едва-ли особенно благодарная работа заставить читателя думать, не показывая однако вида, что преслѣдуется столь великая цѣль, заставить читателя пріобрѣтать знанія, развлекая его анекдотами и шутками. «Цѣлью журнала, продолжаетъ тотъ-же біографъ—было знакомить читателя нечувствительно для него самого—посредствомъ перехода отъ легкаго чтенія повѣстей, стиховъ, романовь къ предметамъ болѣе важнымъ—съ движеніемъ литературъ и наукъ въ Европѣ. Средствомъ къ тому избраны занимательность и общедоступность. Всѣ важныя открытія и новости въ области наукъ и словесности излагались и обсуживались въ «Библіотекѣ для Чтенія» такъ, что даже неподготовленный читатель съ удовольствіемъ пробѣгаль ученую

статью и незамѣтно для себя пріучался въ работѣ мысли. Надо приготовить способныхъ читателей, выражался Сенковскій и подтверждаль свою мысль такимъ соображеніемъ: «гдѣ училища не успѣли еще приготовить большой массы образованныхъ читателей, — тамъ можетъ дъйствовать на умноженіе ихъ журналъ, вліяніе котораго медленно, но несомнѣнно». Въ это время (1833—1840) Сенковскій находился на вершинѣ своей славы. Остроумный баронъ Брамбеусъ смѣшилъ Петербургъ, смѣшилъ провинцію. За это его хвалили, ему льстили, ему платили гремадныя деньги. Онъ занималъ великольпный домъ, имѣлъ много лакеевъ, чудныхъ лошадей, задавалъ лукулловскіе обѣды. Обѣды эти еще долго оставались въ памяти. Тщеславный и надменный Сенковскій бросалъ деньги направо и налѣво, собиралъ вокругъ себя толпу литературныхъ хамовъ и безъ церемоніи расправлялся съ ними, когда они ему надоѣдали. Быть можетъ даже, въ гордости своей онъ полагалъ, что его слава вѣчна, но жизнь рѣшила иначе.

## IV.

Харавтеристива 30-хъ годовъ. — Новые запросы русской интеллигентной мысли. — Нъмецкій идеализмъ на русской почвъ. — «Отечественныя Записки». — Паденіе журнала Сенковскаго.

Болье 7-ми льтъ подрядъ «Вибліотека для Чтенія» пользовалась громаднымъ успъхомъ. Несомивнию, что она была первымъ, самымъ распространеннымъ и наиболье читаемымъ журналомъ въ Россіи. Особенныя симпатіи пріобръла она среди своихъ провинціальныхъ подписчиковъ, имевшихъ полное основание ликовать, что аккуратно, въ началь каждаго мъсяца, въ ихъ рукахъ оказывается толстый, прилично изданный томъ, наполненный разнообразными и прекрасно написанными статьями. Добродушный провинціальный обыватель направленія не искаль. Да нь тому же вь массь русскаго общества и не было никакого направленія, развів одно только: «у нась, слава Богу, все благополучно». Направленіе таплось въ отдельныхъ, не связанныхъ ничемъ другъ съ другомъ, кружкахъ и даже въ отдельныхъ дичностяхъ. Когда эти кружки и личности выяснили свои стремленія, когда определились ихъ неясныя думы, --- то несомивню съ ихъто стороны усивхъ «Вибліотеки» и вызваль первый отпоръ. Съ этогото момента и можно считать начало паденія какъ громкой славы Сенковскаго, такъ и громадной популярности его журнала.

Интеллигентныхъ требованій и интеллигентныхъ запросовъ, тъмъ болье тьхъ требованій и тьхъ запросовъ, которые назрывали въ русскомъ обществе въ бурную эпоху тридцатыхъ годовъ, — «Виблютека» удовлетворить не могла. Съ 30-ми годами она еще справлядась кое-какъ, но когда наступили 40-ме года, ей пришлось очистить мъсто для тъхъ, кто понять, чего искала и чего хотъла лучшая часть интеллигентнаго общества. Все это будетъ для насъ совершенно яснымъ, разъ мы припомнимъ, чъмъ такимъ были 30-ме года.

Удивительная эпоха, полная противортчій, исканій, метанія изъ стороны въ сторону, полная тихой, настойчивой работы, дерзкихъ взрывовъ лермонтовской поэзіи, криковъ глубокаго отчаннія, страстныхъ попытокъ найти какое нибудь успокоеніе. На неопредъленномъ и неясномъ фонт этихъ картинъ передъ нами вырисовываются такія титаническія личности какъ Лермонтовъ и Полежаевъ, такіе вдуичивыя, богатыя натуры какъ И. Киртевскій, такіе герои втры и упованія какъ Втлинскій, но ничего общаго, единаго, опредъленнаго, — вся картина представляетъ изъ себя удивительную путаницу. Старое покольніе, разочарованное и усталое, сходитъ со сцены. Старики вндятъ, что молодежь какъ-то скептически и даже пренебрежительно начинаетъ относиться къ нимъ; они очевидно не удовлетворяютъ ея, но не знаютъ, что-же собственно надо ей? Она и сама не знаетъ этого хорошенько и только безпокойно мечется, какъ бы въ предчувствіи чего-то великаго, что надо знать, понять, совершать, что мерещится ей въ туманномъ будущемъ.

«Первое, говоритъ Котляревскій (см. его «М. Ю. Лермонтовъ»), что мы должны отмътить, говоря о 30-хъ годахъ русской жизни, это разнообразіе и противоръчивость во вкусахъ и взглядахъ общества. Никогда быть можеть въ русскомъ обществъ не было такой черезнолосицы мнъній, такого сплетенія самыхъ разнообразныхъ убъжденій и стремленій. Сравнивая 30-ые годы съ 20-ми и затъмъ съ 40-ми, мы замъчаемъ, что они въ полномъ смыслъ слова — эпоха переходная, не имъющая какого-либо господствующаго «направленія» въ своихъ мысляхъ и поступкахъ. Двадцатые годы, равно какъ и сороковые, нмъл извъстный запасъ установившихся взглядовъ на вопросы высшаго порадка. Сентиментально-оптимистическое міровоззрѣніе 20-хъ годовъ и философское общественно-гуманное 40-хъ годовъ были настоящими «теченіями» мысли, охватившими въ названные годы широкіе круги общества. Въ 30-хъ годахъ мы съ такими теченіями не встръчаемся. Передъ нами отдъльные, очень замкнутые кружки, иногда отдъльныя личности, каждый съ своими собственными взглядами и вкусами, въ большинствъ случаевъ неустановившимися. Все пока-

зываеть намь, что какъ мысли, такъ и чувства общества находятся пока еще въ броженіи, что старые идеалы, какими жило общество, перестали соответствовать его новымь потребностямь, а эти новыя потребности еще недостаточно ясны, чтобы воспитать въ обществъ новые опредъленные идеалы. Все общество настроено «романически», т. е. не удовлетворено настоящимъ и не имъетъ пока еще ясныхъ видовъ на будущее. Стремление выбраться изъ этого тревожнаго и малоотраднаго настроенія сказывается очень ясно во всехъ поредовыхъ людяхъ. Старики, чувствуя неприложимость своего прежняго міровоззрінія къ новому времени, либо съ старческимъ упорствомъ отстаивають свои старые взгляды и вкусы, какъ поступають напримеръ классики и сентименталисты, либо совсемъ перестаютъ думать о настоящемъ, готовясь къ достойной жизни въ будущемъ, вавъ напримъръ Жуковскій; люди помоложе пытаются найти новую формулу житейской философіи, которая осмыслила бы ихъ существованіе и указала имъ новую дорогу; но они либо впадають въ противоречіе, какъ Пушкинъ, либо въ корит подрывають свою собственную творческую силу, какъ Гоголь, либо наконецъ отдаются пассивной грусти, какъ Языковь и Баратынскій.

«Есть и такіе, которые, какъ напримъръ Чаадаевъ, со злобнымъ скептициямомъ смотря на настоящее, мечтаютъ все-таки о великомъ духовномъ призваніи своей родины въ далекомъ будущемъ, молчатъ и ничего не дѣлаютъ. Другіе, какъ Иванъ Кирѣевскій, молчатъ въ силу того тяжелаго душевнаго кризиса, той ломки во вкусахъ и убѣжденіяхъ, какая въ нихъ происходитъ. Сильнѣе всѣхъ суетится молодежь, не имѣющая никакихъ предразсудковъ, но зато не имѣющая и установившихся убѣжденій. Эта молодежь жадно набрасывается на всѣ мысли, въ которыхъ подмѣчаетъ для себя чтолибо новое, присматривается къ событіямъ и прислушивается къ рѣчамъ на Западѣ, пытается усвоить себѣ эти мысли, но въ большинствѣ случаевъ ловитъ ихъ на-лету и не имѣетъ ни достаточной подготовки, ни времени овладѣть ими во всей ихъ широтѣ и самостоятельно развить ихъ дальше».

Встревоженная и взбудораженная мысль съ особеннымъ вниманіемъ и даже съ нетеритніемъ слідить за тімъ, что ділается на Западів. Оттуда не разъ приходили спасительныя формулы, оттудаже явились онів и въ описываемую эпоху. Уже начиная съ эпохи преобразованій, русскіе люди всегда были чутки къ тому, что дівлается у ихъ сосітдей; но никогда эта чуткость не достигала такой напряженности, какъ въ 30-ме и 40-ме годы нашего столітія. Къ сожалѣнію и Западъ не представляль изъ себя въ это время ничем единаго, напротивъ того, —онъ самъ бродилъ и бурлилъ, не хуже чѣмъ это дѣлалось въ Россіи, самъ искалъ примирительныхъ точем зрѣнія и какого нибудь выхода изъ противорѣчій жизни. Крупиѣйшими теченіями западной мысли за это время можно признать двѣ 1) идеалистическое, господствовавшее въ Германіи, и 2) демократическое, надъ разработкой котораго трудилась печать французовъ Остановимся нѣсколько на обоихъ, такъ какъ и то, и другое одинаково могущественно повліяли на русское общество.

Нъмецкій идеализмъ искаль внутренняго смысла жизни. Послі ученій Фихте и Шеллинга, какъ бы завершеніемъ грандіозныхъ усилі человъческаго ума найти общій смысль жизни, отыскать такиственнув сущность всего, подняться на ту высоту, съ которой одинаково ясны близки и понятны человъку жизнь морскихъ коралловъ, небесных звізять и его собственная жизнь, — явилась философія Гегела вдаствовавшая надъ лучшими умами Европы. Своей поднотой, своей категоричностью система Гегеля затишла всь предшествующія. Он сама смотръла на себя какъ на вънецъ философскихъ усилій и на окончательный итогь деятельности разума. Исходя изъ того-ж пункта какъ и Шеллингъ, т. е. утверждая, что бытіе и импленіетожественны, Гегель по вопросу «кто-же мыслить» даль совершенно оригинальный отвътъ. Мыслять сами понятія, безъ всякал прямого или косвеннаго участія съ нашей стороны. Все-есть поня тіе, самый мірь-это совокупность, внутреннее единство встяхь по нятій, ихъ Einheit. т. е. Абсолють. Мышленіе понятій есть их діалектическое самодвиженіе. Допустимъ напр., что над было-бы объяснить какой нибудь земной или историческій перево ротъ. Мы бы обратились къ воде и огню, проследили ихъ вліяні на горныя и иныя породы, изследовали новыя химическія соедь ненія, появившіяся на мъсть старыхъ, опредълили отношеніе со вершившагося къ органической жизни, словомъ стояди-бы на точк зрвнія опыта, къ которому и обращались-бы постоянно, какъ к своему единственному и лучшему руководителю. Не такъ смотръл на дело Гегель. Всякое изменение, все равно какое, астрономи ческое, геологическое или историческое, было для него изивне ніемъ понятія. Это и естественно, разъ мы припомнимъ ег исходный пункть и скажемъ вместе съ нимъ: природа (и человече ство вкупь съ ней) есть единый иыслящій духъ, Абсолють или абсолютный разумъ, который не деласть ничего другого как мыслить. Мыслить невольно, независимо оть самого себя, своег

желанія, мыслить такъ-же необходимо, какъ необходимо движется по своей орбить небесное тьло. Его мысль сначала бевформенная, неясная, мало опредъленная, имъетъ роковую конечную цъль — по-знать самого себя. Но эта цъль достигается не сразу, а путемъ полгаго логическаго процесса, путемъ перехода изъ одного діалек-пическаго момента въ другой. Такъ какъ природа есть понятіе, то макое измѣненіе—измѣненіе въ понятіи. Не надо искать воды и отня, не надо следить за ихъ вліяніемъ на различныя породы, надо голько узнать, каковъ до гическій путь понятія, и въ такомъ слу-пать исторія природы и человічества станеть ясной сама по себі. нав исторія природы и человічества станеть ясной сама по себі. Ісли можно такъ выразиться, то для насъ, эмпириковъ, понятіе есть признати виденіе нами-же выработанное, для Гегеля — само по себі сущетвующее. Мы изслідуємь предметь, узнаємь всі его признаки и патімь уже составляємь понятіе. Но отділите это понятіе оть саного себя, дайте ему самостоятельную жизнь, станьте на ту точку прінія, что мірь, человічество, исторія, вы сами—все это понятіе, зазвивающееся по неизбіжному, роковому закону Логики, и вы понучите философію Гегеля. И такъ, что-же такое вещь въ себі? Разумь. Что такое изміненія въ природі?—это изміненія вь діалектической работі разума; что такое историческіе перевороты, эпохи?—то стадіи, черезь которыя проходить абсолютная мысль, стремясь вы самопознанію. ть самопознанію.

гь самонознанію.
Отмітимъ теперь особенности этого идеализма.
Во-первых ъ. Онъ презираль разсудокъ и опыть. Иначе и быть не могло. Разсудокъ (Verstand)—что можеть онъ дать намъ? Разсудку доступна грубая, эмпирическая (опытная) реальность; но дотупна ли ему эта тайна, то общее единство жизни, которое состаняеть реальность сверхчувственную? Гдѣ, въ чемъ духовная сущность пра? Довърьтесь разсудку и посмотрите, какую пеструю, лишенную нутренней связи картину нарисуеть онъ вамъ. Въ ней не только южно, но и должно растеряться. Онъ перечислить и пожалуй расмассифицируеть вамъ десятки и сотни тысячь отдѣльныхъ предменовъ совъ, раздёлить ихъ на классы и виды, подраздёлить на под-нам и классы; но проникнеть ли онъ далее за эту-то видимую и вывычивую оболочку вселенной, отыщеть ли онъ общую идею, сущ-ность, смыслъжизни?—Никогда. Онъ можеть доставить много прак-нческихъ удобствъ, но развё въ этомъ дёло? Гдё та желёзная темь мірозданія, въ которой все, самъ человёкъ, всякій предметь, пваялись бы какъ необходимое звено, плотно скованное съ предыду-цимъ и последующимъ? Гдё та высота, поднявшись на которую можно было бы единымъ взглядомъ, исполненнымъ восторга (Гегель) или отвращенія (Шопенгауэръ) окинуть мірозданіе? Не разсудомъ, а разумъ возводить насъ на эту высоту.

Во-в т о р ы х ъ. Идеалистическая философія возвышала д у х о вную сторону нашей природы. Эта духовность была основнывь ея догматомъ. Для Фихте весь мірь есть представленіе мыслящаго «я», для Гегеля самый драгоцівной формулой была та, что «разумъ управляеть міромь и неть ничего, кром'я д'ятельности разума». Хорошо. Но какимъ-же путемъ человъкъ можетъ вступить въ общій ходъ мірозданія, какъ можеть онъ принять участіе въ таниственномъ процессъ, совершающемся передъ его главами? — Только при помощи мысли, при помощи дъятельности своего собственнаго разума, который есть частичка и лучшее воплощение разума абсолютнаго, міровой души, Абсолюта. Съ точки зрівнія Гегеля это было особенно ясно. Вы хотите быть счастливымь? — Вступите въ міровой процессь, но вступите въ него сознательно, черезъ изучение философін и созерцайте жизнь Всемірнаго духа, которая отражается и вы вась. Пусть мысль, что вы частица бытія, воплощеніе единой, вѣчной, разумной идеи наполняеть ваше сердце гордостью, пусть стройвая картина, рисуемая вамь идеалистической философіей, укажеть вамъ связь вашего личнаго крохотнаго бытія съ бытіемъ вселеннойи вы поймете наконецъ, что все существуеть лишь потому, что оне необходимо, что ничего другого и быть не можеть на его месть Итакъ человъческій разсудокъ и человъческая мысль-частина абсолютного разума и абсолютной мысли, самъ человекъ — атомъ, н прекрасивний атомъ вселенной и своей красотой онъ именно обяванъ своему разуму, своей духовности.

Въ-третьихъ. Идеалистическая философія, возвышая духовность природы человъка, однако ровно ничего не говорила ем какъ личности. Это тоже одно изъ ея любопытнъйших Stand'Punkt'овъ, т. е. исходныхъ положеній. У Фихте единствены дъягельная роль въ жизни принадлежитъ мыслящему «я», но эт «я»—не мы, не ваше, не человъческое даже, это всемірное и абсолютное «я». Оно создаеть міръ, наполняя его своими представленіями, оно одно только и живетъ въ истинномъ смыслъ этого слова Для Гегеля—в с е есть понятіе, одаренное силой мышленія и діалем тическаго саморазвитія. Разсматривая его философію въ ен цълом мы видимъ, что онъ совершенно игнорируетъ личное творческое м чало въ жизни. Все нужно, все полевно, все хорошо не потому чоно служить человъческому счастью, а самопознанію разума. Люди-

медство: разумъ пользуется ими для своихъ пѣлей и хитро эксплоатруетъ въ свою пользу ихъ страданія. Передъ этимъ разумомъ въ ачаль его историческаго поприща открывается неизвыстная таингвенная страна, —его собственно «я» — которую онъ во что-бы то в стало должень изучить и изследовать. Но самь онь вь эту страну е идеть, а отправляеть туда людей, цълыя племена и народы. всявдовать таинственную область дело нелегкое и опасное, это воего рода меотійское болото, гдв ничего не стоить затеряться реди льсовь, непроходимыхь топей, трясинь и т. д. Хитрый раумъ какъ будто знаеть это и употребляеть на пользу себѣ человѣескія страсти. Онъ возбуждаеть честолюбіе, стремленіе къ славъ, съ другія чувства, лишь бы побудить смертныхъ къ трудному и насному путешествію. Какое ему діло до того, почему идеть человікь ь эту опасную страну: изъ-за славы или отъ отчаянія? Важно дно — достижение цели, важно, чтобы какимъ-то ни было путемъ мыше піонеры принесли высть, а перенезенныя ими трудности гавятся исключительно на ихъ собственный счеть. Не бъда, если ногіе погибнуть даже: — эти жертвы нужны для высшей ціли. еловъческій смысль и слезы, радость и отчанніе, муки и счастье се это (какъ и дъятельность природы) простыя сталіи мысли Абсоюта. Абсолють мыслить-и въ этомъ вся жизнь.

И подобной философіей русскіе люди увлекались до самозабвеія. Гегель быль объявлень царемь мысли. Къ нему обращались всъ ыслящіе и чувствующіе люди за рышеніемы всыхы своихы сомныній, акъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его «что есть стина?» Къ книге Гегеля подходили «со страхомъ и верою», какъ ыразился Огаревъ, и готовы были стоять передъ нею на колвияхъ, акъ говорилъ Грановскій. «Есть вопросы, писалъ последній, на коорые человъкъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвъта. Ихъ е решаеть Гегель, но все, что доступно теперь знанію человека и виое знаніе—у него чудесно объяснено. Изученіе философіи Шелнига и Гегеля превратилось въ настоящій культь. Философскія сигемы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя инжонки о Гегель исправно «выписывались и зачитывались до ырь, до пятень въ несколько дней». Увлечение доходило до смешого: «всякое простое чувство выводилось въ категорію», все опревлялось «по субстанціямъ», гуляли не для того, чтобы освіжиться отдохнуть, а чтобы «отдаться пантеистическому чувству единства в восмосомъ». (См. Мих. Бор...нъ. «Происхождение славниофиль-TBa»).

Чего-же искали русскіе люди въ системахъ нѣмецкаго идеализма? Двухъ вещей—примиренія и свѣта. То и другое было необходимо. Обиженный жизнью, окружающимъ формализмомъ, жестокостью, человѣкъ искалъ инстинктивно и съ отчаяніемъ какого нибудь примиренія съ дъйствительностью. Слишкомъ уже ръзко бросалось ему въ глаза противоръчіе между чувствомъ и фактомъ жизни, слиш-комъ ясно ощущалъ онъ свое жизненное одиночество. Въ философіи комъ ясно ощущаль онъ свое жизненное одиночество. Въ философін Шеллинга онъ сливался съ бытіемъ, такъ какъ и природа есть видимый духъ, а духъ—невидимая природа, философія Гегеля—грандіозная попытка объединить всё факты жизни одной общей проникающей идеей—давала ему не какое нибудь повидимому, а совсёмъ хорошее, совсёмъ разумное примиреніе съ дъйствительностью. Въ ней онъ находилъ программу для своей дъятельности, она указывала ему на великое содержаніе жизни, успокоивала его тревожное личное чувство. Своей строгой научностью и удивительной логикой она подчиняла его мысль, своимъ грандіознымъ розмахомъ — она поражала его воображеніе. Осматривансь вокругь, онъ видъль нестрое сплетеніе случайностей, господство насилія и грубаго произвола; его мысль, едва пробудившаяся послѣ вѣкового сна предковъ, настойчиво спрашивала себя «зачѣмъ и почему»?—и вдругъ всѣ эти «зачѣмъ и почему» оказались выясненными какъ нельзя лучше въ глубокомысленныхъ томахъ Гегелевской философіи. Что удивитель-«зачёмъ и почему» оказались выясненными какъ нельзя лучше въглубокомысленныхъ томахъ Гегелевской философіи. Что удивительнаго, если онъ съ жадностью и со страстью набросился на нихъ, становился передъ ними на колёни и съ дётскимъ простодушіемъ полагалъ, что все сказанное Георгомъ-Фридрихомъ-Вильгельмомъ Гегелемъ—есть абсолютная истина? Ему надо было объяснить — что такое онъ самъ, какая связь его съ обществомъ и природой, и такое объясненіе давалось. Его мысль становилась рабомъ строгой и вышколенной мысли Гегеля, его чувство смирялось передъ картиной мірозданія, въ которой онъ—одно маленькое звено, его воображине не могло не увлечься величественной жизнью Абсолютнаго Разума.

газума.

«Такимъ образомъ, продолжаетъ г. Котляревскій, пытливая, тревожная и неудовлетворенная, одна часть молодежи на-время отказывается отъ всякой обыденной и правильной служебной работы и не хочетъ выступить дѣятелемъ, пока не выработаетъ въ себѣ опредѣленнаго міровоззрѣнія, систематичность котораго помогла бы ей осмыслить ея активную дѣятельность. Она дѣйствительно находитъ спасительную пристань въ отвлеченныхъ системахъ Запада, которыя поддерживаютъ въ ней ея идеализмъ, успокаиваютъ ее, даютъ опти-

шстическое направление ся настроению и, въ концъ-концовъ, приюдять ее къ примиренію съжизнью на почвь активной больбы

на извъстное количество установившихся идеаловъ».

Какъ бы то ни было, въ этомъ увлечении итмецкимъ идеализмомъ

идны больше запросы русской интеллигенции. Она очевидно искала юй истинной полноты жизни, которая невозможна безъ философжаго, вполнъ яснаго и опредъленнаго міросозерцанія. И одно время на почувствовала себя счастливой. Заковавшись въ броню нъменсихъ системъ, штудируя Гегеля и Шеллинга, проводя дни и ночи за теніемъ ихъ несовствиъ-то удобоваримыхъ произведеній, она ощуцала и полноту жизни, и радостное сознание, что все вокругъ нея имию», — такова была излюбленная формула, возл'я которой кон-центрировались всё интересы мысли и чувства. Ея держались немаюе время даже такіе горячіе люди какъ Бълинскій, хотя къ нимъ-то на ужь совствить не подходина. Что требовалось отъ истаго гегепанца?-Развить вст сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, стремиться къ совершенству, взобраться на верхнюю ступень лістницы развитія и созерцать величественную расоту бытія. А общество, а жертвы исторіи, а страданія милліо-10въ? «Нечего, говоритъ Гегель, проливать слезы и жаловаться, что юрошимъ и нравственнымъ людямъ часто и даже большею частью мохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ-хорошо». Это необхоимо, міръ таковъ, какимъ онъ долженъ быть: разумъ прекрасно юльзуется для своихъ цёлей какъ страданіями, такъ и радостями юдей, и не все-ли равно, будуть-ли то страданія или радости, разъ Абсолють достигь своей цели самонознанія.

Въ этомъ фактъ, что лучшіе представители молодого и въ сущюсти еще мало жившаго народа страстно набрасываются на ситему, которая, какъ у Гегеля, провозглащаеть завершеннымъ кругооротъ міра и гордо говорить, что дальше некуда, да и не зачемъ дти, —есть что-то трогательное. Молодое, еще не жившее общество, юлное неясныхъ надеждъ и несознанныхъ силъ, какъ бы хочетъ гказаться отъ дъятельности и погрузиться въ одно созерданіе. Но чевидно, что такъ дъло продолжаться не могло. Реакція противъ езусловнаго господства немецкаго идеализма должна была начаться ъ какой нибудь стороны, и дъйствительно она скоро началась, олько не съ одной, а сразу—съ нѣсколькихъ. Во-первыхъ, ученіе Шеллинга и Гегеля о народностяхъ заста-

ило русскихъ людей призадуматься надъ вопросомъ: зачемъ-же су-

ществують они сами, зачемь и къ чему эта многомилліонная Россія представляющая изъ себя во всякомъ случав очень внушительны видъ? По теоріи Шеллинга: «каждая народность обязана выполнит какую нибудь самостоятельную инссію, осуществить какую нибуд идею во всемірно-исторической жизни человічества. Въ зависимост оть того-мелкую или крупную идею безусловнаго разума выполнит народъ, онъ получаеть свое значение во всемирной истории. Есл народъ внесеть крупный вкладъ въ сокровищницу общечеловъческо цивилизаціи, — онъ дълается первенствующимъ, всемірно-историче скимъ, въ противномъ случав онъ теряетъ свое значение, находитс въ положени второстепенныхъ народовъ и осуждается на постоянно духовное рабство у другихъ народовъ». Какова-же судьба Россі въ ряду другихъ народовъ человъчества? Къ ней, какъ и ко всем славянскому міру, относились презрительно. Гегель считаль герман цевъ избраннымъ народомъ, а гегеліанцы твердо віровали, чт «одинъ германецъ выработалъ въ себъ человъка, и другіе народі должны сперва сделать изъ себя германца, чтобы научиться от него быть человъкомъ». Хорошо, но обидно. Прибавьте къ выше сказанному еще следующія слова самого Гегеля: «славяне должні быть выпущены въ нашемъ изложени, ибо они представляють из себя нъчто среднее между европейскимъ и азіатскимъ духомъ, и по тому ихъ вліяніе на постепенное развитіе духа не было достаточи дъятельно и важно, несмотря на то, что ихъ исторія разнообрази переплетается съ исторіей Европы и сильно въ нее вторгается». Еш лучше, яснъе, но еще обиднъе.

Реакція противъ такого высокомърія должна была начаться тъмъ болье что нъмцы доходили дотого, что начинали дълить чем въчество на два разряда: «die Menschen und die Russen» — люд и русскіе. Ученіе о народности было первымъ стимуломъ къ борью съ безусловнымъ господствомъ нъмецкаго идеализма. (См. Ми Бор...нъ. «Происхожденіе славянофильства».)

На сцену выступили славянофилы.

Во-вторыхъ. Реакція противъ Гегеля и Шеллинга, въ особен ности перваго, шла со стороны сердца. Въ этомъ виновато ученіе личности, которую Гегель низводиль до нуля, знать не хотыль с радостей и страданій и презираль вопросы о ея счастьи и несчасты Вълинскій энергично потребоваль, чтобы ему отдали отчетъ во всіх жертвахъ условій жизни и исторін, во всіхъ жертвахъ случайносте суевізрія, инквизиціи Филипна II. Онъ не хотыль счастья и даром если не будеть «сцокоенъ насчеть каждаго изъ своихъ собратій и

крови». Страданіе есть зло и не должно быть жертвъ случайностей и исторіи. Смѣлая мысль горячаго любящаго сердца не мирилась съ пантеистическимъ равнодушіемъ гегеліанства.

и истории. Смедая мысль горячаго люоящаго сердца не миридась съ пантенстическимъ равнодушіемъ гегеліанства.

Какъ бы на помощь этой точкі зрінія явились различныя ученія изъ Франціи. Ихъ принято называть вредными, что-же—не въ названіи діло — присвоимъ и мы имъ этотъ эпитетъ. Итакъ появились вредныя ученія. Въ сороковыхъ годахъ начинается уже чувствоваться вліяніе Жоржъ Занда, П. Леру, Сенсимонистовъ вообще. Прекрасно говорить объ этомъ Достоевскій:

«Появленіе Жоржъ Зандъ въ литературъ совпадаетъ съ годами моей первой юности, и я очень радъ теперь (1876 г.), что это такъ уже давно было, потому что теперь, слишкомъ тридцать лѣтъ спуста, можно говорить почти вполнф откровенно. Надо замѣтить, что тогда только это и было позволено,—т. е. романы, остальное все, чуть не всякая мысль, особенно изъ Франціи, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотрѣть не умѣли, да и откуда бы могли научиться: и Меттернихъ не умѣль смотрѣть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали «ужасныя вещи», напримъръ проскочиль весь Вѣлинскій... Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и въ срединъ, и даже въ самомъ концъ, и вотъ туть-то, и именно на Жоржъ-Зандъ оберегатели дали тогда большого маха... Надо замѣтить и то, что у насъ, несмотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столътія, всегда тотчасъ же становилось извъстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европъ, и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось и массъ хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей. Точьвъ-точь то же произошло и съ европейскимъ движеніемъ тридцатыхъ годовъ. Объ этомъ огромномъ движеніи европейскихъ литературъ, съ самаго начала тридцатыхъ годовъ, у насъ весьма скоро получилось уже давно было, потому что теперь, слишкомъ тридцать леть спустя, годовъ. Осъ этомъ огромномъ движени европенскихъ литературъ, съ самаго начала тридцатыхъ годовъ, у насъ весьма скоро получилось понятіе. Выли уже извъстны имена многихъ новыхъ явившихся ораторовъ, историковъ, трибуновъ, профессоровъ. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть извъстно стало и то, куда клонить все это движеніе. И воть особенно страстно это движеніе проявилось въ искуствъ— въ романъ, а главнъйшее — у Жоржъ-Занда. Правда, о Жоржъ-Зандъ Сенковскій и Булгаринъ предостерегали публику еще до по-явленія ея романовъ на русскомъ языкъ. Особенно пугали русскихъ дамъ тъмъ, что она ходить въ панталонахъ, хотъли испугать раз-вратомъ, сдълать ее смъшной. Сенковскій, самъ же собиравшійся пе-реводить Жоржъ-Заида въ своемъ журналь «Библіотека для Чтенія», началь называть ее печатно г-жей Егоромъ Зандомъ, и кажется

серьезно остался доволенъ своимъ остроуміемъ. Впоследствіи, въ 48 году. Булгаринъ печаталь объ ней въ «Съверной Пчелъ», что она ежедневно пьянствуеть съ Пьеромъ Леру у заставы и участвуеть въ авинскихъ вечерахъ, въ министерствъ внутреннихъ дълъ, у разбойника министра внутреннихъ дълъ Ледрю-Роллена. Я это самъ читалъ и очень хорошо помню. Но тогда, въ 48 году, Жоржъ-Зандъ была у насъ уже извъстна почти всей читающей публикъ и Булгарину никто не повършвъ... Мнъ было, я думаю, лъть шестнадцать, когда я прочель въ первый разъ ея повъсть «Ускокъ», — одно изъ прелестивншихъ первоначальныхъ ея произведеній; я помию, я быль потомъ въ лихорадкъ всю ночь... Жоржъ-Зандъ не мыслитель, но это одна изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) болъе счастливаго будущаго, ожидающаго человьчество, въ достижени идеаловъ котораго она бодро и великодушно върила всю жизнь и именно потому, что сама, въ душъ своей, способна была воздвигнуть идеалъ. Сохраненіе этой віры до конца обыкновенно составляеть уділь всіхь высовихь душь, всехъ истинныхъ человеколюбцевъ... Она основывала свои убъжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствъ человъка, на духовной жаждъ человъчества, на стремление его въ совершенству и къ чистотъ, а не на муравьиной необходимости. Она върила въ личность человъческую безусловно (даже до безсмертія ея). возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь своювъ каждомъ своемъ произведени, и темъ и признавала ея свободу. Жоржъ-Зандъ върила въ будущее человъчества, върила въ грядущее счастье, и для многихъ русскихъ людей 40-хъ годовъ ея романы были великольной демократической школой».

Читатель быть можеть недоумъваеть, зачьмъ говорили мы о Гегелъ и Шеллингъ, Леру и Жоржъ-Зандъ. Однако мы не дълали ничего другаго, какъ только разсказывали исторію паденія журнала
Сенковскаго. Въдь въ сущности какъ бы ни относились мы къ нъмецкому идеализму, надо согласиться, что онъ вышколилъ русскую
мысль, влилъ ее въ самый круговоротъ интеллигентной жизни Запада и пріучилъ ее къ такимъ запросамъ, которые раньше не мерещились ей и во снъ. Самое увлеченіе этимъ идеализмомъ, увлеченіе
подчасъ наивное, дътское—все же говоритъ намъ о серьезной работъ дня, происходившей въ лучшей части русскаго общества, а реакція противъ Шеллинга и Гегеля свидътельствуеть о еще болье интересномъ обстоятельствъ. Русская мысль демократизировалась — это
фактъ громадный и несомнънный. Демократизировалась въ славяно-

фильствъ, искавшемъ сближенія съ народомъ и въровавшемъ въ эту темную и запуганную массу, демократизировалась въ западничествъ, быстро перешедшемъ на точку зрънія Леру, Ж.-Занда и пр. Что-же при такомъ ходъ дъла оставалось Сенковскому и его журналу? Приходилось отступать, сохраняя по возможности честь и славу, къ сожальню только по возможности.

«Виблютеку для Чтенія» убили «Отечественныя Записки». Это совершенно справедливо; но не то интересно, интересно: почему убили? А это ужь кажется яснъе самаго дня.

«Отечественныя Записки», съ того времени какъ началъ работать въ нихъ Вълинскій, — первый русскій журналь, въ которомъ мы совершенно ясно различаемъ и идею, и направленіе. Въ смутной формѣ то и другое можно различить и въ «Московскомъ Телеграфѣ», но именно въ смутной.

Мы уже видёли, что русскому обществу суждено было демократизироваться. Но рядомъ съ этимъ происходила еще болёе удивительная и глубокая перемёна. Проблуждавъ долгіе годы по дебрямъ нёмецкаго идеализма, русскій человёкъ, выйдя изъ нихъ, созналъ себя членомъ общества, не просто подданнымъ государства, какъ было раньше, а именно членомъ общества. Онъ вдругъ увидёлъ, что у него есть обязанность, нравственный даже долгъ содёйствовать счастью и благополучію той среды, въ которой онъ живетъ. Его убёжденія, его литературные взгляды радикально измёнились. Тамъ, гдё прежде онъ искаль одного наслажденія и отдыха, гдё прежде онъ молился одной красотё, — онъ сталь искать нден и общественной тенденпіи.

Ничего этого не даваль ему Сенковскій. Напротивъ, съ какимъто ожесточеніемъ нападаль онъ на всякую мысль съ общественнымъ содержаніемъ. Къ тому-же прівлись и его шуточки. «Отечественныя Записки» рядомъ съ богатымъ и интереснымъ матеріаломъ, благодаря статьямъ Бѣдинскаго, удовлетворяди умственному и нравственному запросу современниковъ. Вопросъ объ общественной роди личности былъ главнымъ ихъ вопросомъ. А этотъ вопросъ былъ поставленъ временемъ, которое и обезпечивало побъду тому, кто върно пойметь его потребности. Для ясности, сравните на минуту Сенковскаго съ Бѣдинскимъ. Вѣдинскій — сама вѣра, само упованіе. Если онъ грѣшилъ чѣмъ, то скорѣе излишествомъ вѣры, особенно въ молодые годы, чѣмъ недостаткомъ ея. Героическая страстная вѣра въ добро, красоту и истину, нетерпѣдивое ожиданіе ихъ воцаренія на землѣ—в лъ портретъ нашего ведикаго критика. А Сенковскій? Ег

бездушный холодный сибхъ, его остроуніе, такъ привизанное въ фокусань, нь чисто виёмней ловкости, ножеть вывести изъ соби кажлаго. Правда, онъ признаваль просвещение и весь быль на стороне БУЛЬТУВЫ, НО ХОЛОДНЫЙ СЕСЯЛЮСИВЫЙ СЕСИТИВИЗИЬ ИН НА ИННУТУ НО ПОкидаль его. Презирая современниковь, презирая общество среди котораго онъ жиль, онь безь стеснения третировальего. «Третироваль». говорю я. и не могу подобрать лучшаго слова. Что же означаеть нначе насившиз. внезапно прерывающая деловое разсуждение, къ чему сотин и тысячи дерзжихь выходокь въ «Литературной п'етописи»? Не то чтобы Сенковскій недостаточно серьезно занинался своимъ діздомъ; онъ просто педостаточно въровалъ въ него. Никогда не захватывало оно целиковь его души, онь вакь будто шутиль, какъ булто сь презраність выбрасываль иногочисленной публика и иногочисленной толить своихъ поклонинковъ богатые куски отъ своей умственной транезы. Онъ забавляется ихъ недоуменіемь, онъ любить возбудить въ нихъ интересъ, расшевелить ихъ любонытство, а нотомъ поставить иноготочіе вь томь или другомь видь, точно говоря: «что хочу, то сь вами и ублаю».

Публика пресытилась его шуткани, осротами, дерзостью. Ей надобло, что Сенковскій пишеть ради писанія и острить ради остроты. Ктому же онь очевидно уставаль. Тяжелая карьера журналиста разстроила его здоровье, надорвала его силы. По старой памяти онъ продолжаль ситяться, но это уже старческій, деланный, никому ненужный ситехь...

۲.

Семейная живнь Сенковскаго. — Воспоминанія Ахматовой. — Надорванныя силы.—Посл'ядняя вспышка таланта.—Сморть.

Мы такъ много говорили о Сенковскомъ. бакъ журналисте, что теперь не грехъ будетъ посвятить маленькую главу его семейной жизни. Мы бы не безъ удовольствія посвятили и большую, но къ сожальнію у насъ нёть для этого нибакихъ матеріаловъ. Правда, вторая супруга Сенковскаго. Адель Александровна, написала о мужъ цълый томъ воспоминаній; по воспоминанія эти настолько «дамскія», что, неснотря на самое искрепнее желаніе, было-бы очень опасно положиться на нихъ. Тымъ болье что изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что Адель Александровна была дама очень капризная и, не говоря уже о всьмъ дамамъ свойственномъ стремленіи разсуждать о человькь по правилу «не по хорошу миль, а по милу хорошъ», — она, къ довершенію всего, была въ такомъ постоянномъ и искреннемъ

восторгъ отъ своего мужа, что отъ чистаго сердца считала его самымъ великимъ человъкомъ своего времени. Согласитесь, что, зная все это, очень трудно върить воспоминаніямъ Адели Александровны.

Есть у насъ о Сенковскомъ еще и другія, тоже дамскія воспоминанія, принадлежащія Е. Ахматовой. Къ сожальнію и эти похожи на нанегирикъ. Но все-же г-жь Ахматовой можно довърять побольше. Относясь скептически къ панегирику, мы, на основаніи другихъ мъстъ и кое-какихъ фактовъ, можемъ возстановить образъ Сенковскаго, какъ человъка. Странный человъкъ, мало общительный, мало доступный, проникнутый невъріемъ и горделивымъ презръніемъ ко всему, неутомимый умъ и нъсколько «фантастическое» сердце, настойчиво ищущее грезъ и мечтанія среди ясно понимаемой пъйствительности.

Самыя отношенія Сенковскаго къ Ахматовой очень любопытны. Дъло было такъ: Е. А. Ахматова, молоденькая провинціальная дъвушка, жившая въ Астрахани, написала какъ-то письмо къ Сенковскому съ просьбою дать ей переводную работу и въ видъ обрашика приложила уже переведенный романъ или повъсть. Письмо. надо полагать, было милое и наивное, одно изъ тъхъ писемъ, которыя могуть писать провинціальныя дівушки къ знаменитымь стодичнымъ дъятелямъ. Въ немъ было по всей въроятности и томленіе и исканіе, и простота, и откровенность. Любопытная вещь-Сенковскій сразу увлекся, почти влюбился въ эту неизвістную ему авторшу письма, — и какой поэзіей и вибсть съ тыть какой тоской вбеть оть его отв'єтовъ Е. А. Ахматовой. Сухой, дівловитый человівкъ, сатирикъ и скептикъ, вдругъ обръль въ глубинъ души что-то «романтическое». Оть письма на него будто пахнуло чистой струей деревенской жизни, свъжимъ воздухомъ, его фантазія увлекалась образомъ гдь-то далеко-далеко живущей дъвушки, и сколько откровенности и задушевности вложиль онъ въ свою переписку съ ней.

Впосл'ядствіи Е. Ахматова прітхала въ Петербургь. У Сенковскихь она бывала каждый день, такъ что ихъ жизнь была изв'єстна ей хорошо. Правда, она застала уже Сенковскаго въ період'є упадка его славы и богатства. Давно прекратились лукулловскіе об'єды, жизнь безъ разсчета, равнодушное бросаніе тысячь направо и налівю, но все-же Сенковскій еще держался.

Ириведемъ кое-какіе отрывки изъ воспоминаній Ахматовой, особенно ть, которые относятся къ семейной жизни Сенковскихъ.

«Начать съ того, что Адель Александровна никогда не знала самой важной тайны въ жизни мужа, а именно, что онъ женидся на ней изълюбви въ другой. Онълюбилъ не Адель Александровну, а ея подругу, которая, зная любовь Адели Александровны въ нему и сама не любя его, пожелала этого брака, чтобы составить счастіе Адели Александровиы, съ которою была очень дружна. Осипъ Ивановичъ не только исполнилъ желаніе любимой женщины, но далъ ей слово, что Адель Александровна будетъ считать себя самою счастливою на свётё женою. Этому объщанію онъ никогда не изм'ёнялъ.

Адель Александровна унесла съ собою въ могилу увъренность, что не только счастливъе ея не было жены на свъть, но что она и любима была такъ, какъ никто. Разъ взявъ на себя роль обожающаго свою жену мужа, Осипъ Ивановичъ не имълъ настолько твердости характера, чтобы сбросить съ себя эту роль, когда впослъдствии она пришлась для него слишкомъ тяжелой.

Первое время онъ увлекся ею, потому что Адель Александровна была страстно влюблена въ него и умъла льстить его тщеславію, восхищаясь имъ; но когда та, которая пожелала этого брака, вскоръ умерла, Осипъ Ивановичь самъ опасно занемогъ и чуть не умеръ: такъ велика была его привязанность къ женщинъ, которой онъ необдуманно принесъ жертву, испортившую его жизнь. Отсюда начинается его лихорадочная дъятельность по устройству разныхъ квартиръ, дачъ и проч., о чемъ говоритъ его жена въ своихъ «Воспоминаніяхъ». Онъ просто тяготился домашнею жизнью и желаль какъ можно менъе времени проводить съ своей женою, но, исполняя данное слово, тъщилъ ее всячески, изобрътая всякія развлеченія, что она принимала за любовь.

Будь у Адели Александровны другой характеръ и другой складъ ума, — она не только пріобръла-бы любовь мужа, но и его литературная дъятельность приняла-бы иной видъ. Но Адель Александровна, дочь банкира Ралля, извъстнаго своимъ гостепріимствомъ къ прітажавшимъ изъ чужнихъ краевъ артистамъ, которые даже жили въ его домъ и на его счетъ, была иностранка по своему воспитанію и по складу своего ума. Русскою литературою она совствить не интересовалась, а когда, уже въ пожилыхъ лътахъ, вздумала писать повъсти, то писала ихъ на французскомъ языкъ. Главною ея страстью была музыка, и въ домъ Осипа Ивановича музыка, а не литература, играла главную роль.

Осипъ Ивановичъ былъ уступчивъ, мягокъ и податливъ, и черезъ это Адель Александровна привыкла преимущественно думать о себъ. Она не только не скрывала этого, она этимъ гордилась, и на осно-

ванін безпрерывныхъ угожденій мужа считала себя въ прав'є такъ поступать.

«Сойдясь съ Сенковскими—говоритъ Е. Ахматова—коротко и видя, какъ безжалостно приносится въ жертву спокойствіе Осипа Ивановича изъ за пустыхъ прихотей и капризовъ, признаюсь, я осуждала его въ душѣ, приписывая его несчастную семейную жизнь, раздираемую запальчивыми иридирками изъ-за разнаго вздора непростительной слабости съ его стороны; но потомъ я удостовърилась, что бываютъ такіе характеры, съ которыми подълать ничего нельзя. Адель Александровна забрала себѣ въ голову нелѣпое убѣжденіе, положительно мѣшавшее Осипу Ивановичу заниматься настоящимъ дѣломъ, что у ея мужа нѣтъ большаго счастія, какъ все терпѣть, все переносить, только-бы ей было хорошо.

«Онъ помниль, что она была дочь богатаго банкира, привыкла къ роскоши, и хотя не получила отъ отца приданаго, потому что баронъ Ралль уже разорился, когда Адель Александровна выходила замужъ, Осипъ Ивановичъ исполняль ея малъйшія прихоти, не жалья для этого ни денегь, ни стараній, ни заботъ.

«Какъ онъ могъ думать о сближеніи съ дитераторами, когда его жена, передъ которою все преклонялось въ домѣ, начиная съ него самого, была исключительно настроена на музыкальный ладъ. Она ровно ничего не понимала въ русской литературѣ, не читала ничего по русски, кромѣ «Библіотеки для Чтенія» и сочиненій своего мужа, и безусловно восхищалась тѣмъ и другимъ. Будь на ея мѣстѣ женщина съ такимъ-же умомъ и съ такимъ вліяніемъ на мужа, но съ меньшимъ тщеславіемъ и изъ русскаго семейства, «Библіотеку для Чтенія» не постигла бы такая участь, и Осипъ Ивановичъ имѣлъ-бы кругъ преданныхъ ему друзей. Она сама хвалилась мнѣ, что Осипъ Ивановичъ безъ ея разрѣшенія не можетъ никого пригласить къ себѣ, и что когда на дачу къ нимъ лѣтомъ долженъ былъ пріѣхать знаменитый віолончелисть Серве, приглашенный по ея желанію, она, вставъ въ то утро не въ духѣ, объявила мужу, что если Серве пріѣдетъ, то она выгонить его. Опасаясь скандала, потому что Адель Александровна была вполнѣ способна сдержать свое слово, Осипъ Ивановичъ долженъ былъ чуть не на колѣняхъ упрашивать ее.

«Для человъка, который не хочеть разойтись съ женой, а напротивъ—заботится о ея счасти, ничего болье не оставалось какъ потакать ей во всемь. Имъя дъло съ такимъ необузданнымъ характеромъ, не стъснявшимъ себя ни въ чемъ, Осипъ Ивановичъ могъ принимать у себя только тъхъ, кого хотъла принять его жена, да и то,

какъ видно, не всегда. Могъ-ли онъ думать о сближении съ литераторами, когда въ русской литературт одни его сочинения интересовали его жену? Она спохватилась, когда «Библіотека для Чтенія» пришла въ упадокъ, но было уже поздно, и ея усилія ни къ чему не привели».

Одинаково любя и музыку, и литературу, Осипъ Ивановичъ, въ угоду женѣ, окружилъ себѣ музыкантами, изобрѣталъ инструменты, занимаясь литературой какъ диллетантъ. Даже восторги Адели Александровны ко всему, что писалъ Осипъ Ивановичъ, по-моему, только сбивали его съ толку, потому что, не щадя ни въ чемъ спо-койствія своего мужа, не пожертвовавъ для него никогда ни малѣйшею своею прихотью, и не только своею, но и своихъ музыкальныхъ друзей, въ угоду которымъ удобства Осипа Ивановича, какъ хозяина дома, считались ни во что, Адель Александрова постоянно льстила его самолюбію, восхищалась каждою его строчкою и воспѣвала ему восторженныя похвалы. Для нея мужъ былъ первый геній на свѣтѣ, а она—его обожаемая жена.

Но особенно трудно стало Сенковскому, когда Адель Александровна восчувствовала страсть къ писанію романовъ и повъстей. Не угодить ей въ этомъ случать было никакъ невозможно. Перван повъсть супруги была поднесена Осипу Ивановичу въ качествъ сюрприза и волей-неволей пришлось напечатать ее. Однако печатать въ томъ видъ, какъ она была написана, было нельзя. Сенковскій передівлаль ее всю. Тоже самое повторялось постоянно. Получивъ листки отъ Адели Александровны, Сенковскій аккуратпо вычеркиваль каждую строчку отъ первой до послъдней и вмъсто вычеркнутыхъ писалъ свое собственное. Адель Александровна приходила въ восторгъ и только удивлялась, какъ это Осипъ Ивановичъ такъ хорошо угадалъ именно то, что она хотъла сказать.

Однако «Библіотека для Чтенія» продолжала падать, падало и здоровье Сенковскаго. Ему пришлось измѣнить образъ жизни. Въ 1846 году онъ, по совѣту врачей, провелъ четыре мѣсяца за грани-пей, въ 1847 году уѣзжалъ на лѣто въ Москву. Работать попрежнему онъ уже не могъ, да и нельзя было работать попрежнему, такъ какъ обстоятельства со дня на день становились суровѣе и безпощаднѣе.

«То время, вспоминаетъ Ахматова, какъ я принимала дѣятельное участіе въ «Библіотекѣ для Чтенія», съ конца 1848 года до конца 1851 г., было самое тяжелое въ цензурномъ отношеніи. Невозможно себѣ представить всѣхъ придирокъ и притѣсненій, которыя выно-

сила тогдашняя журналистика. Выло много и смешного. Осипъ Ивановичъ перевель изъ одного англійскаго журнала небольшой разсказъ какого-то путешественника, который, спасаясь отъ медвёдя въ американскомъ лёсу, взлёзъ на дерево и вдругь очутился лицомъ къ лицу съ большою обезьяною съ палкой. Статью эту цензоръ не пропустилъ. Осипъ Ивановичъ поёхалъ самъ узнать причину. Оказалось, что статья эта была принята за сочинение Осипа Ивановича; дерево, путешественникъ и медвёдь, по мнёнию цензора, изображали Австрію, Венгрію и Россію, а большая обезьяна съ палкой — такое лицо, которое цензоръ даже и назвать не смёлъ.

«Осипъ Ивановичъ долженъ былъ представить въ цензурный комитетъ оригиналъ переведенной статьи—и тогда она была дозволена.

«Не могу не разсказать при этомъ забавный случай съ одною повъстью въ «С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ». Я не помню теперь ея содержанія, но річь шла о Руссо и Дюбари. Можно себъ представить ужасъ г. Очкина, издававшаго тогда «С.-Петербургскія Въдомости», когда цензоръ придълаль къ повъсти свой собственный конецъ — обвънчаль Руссо съ Дюбари. — Нравственность этого требуеть, ужь очень обращеніе было вольно, —поясняль онъ.

«Разумъется, повъсть не была помъщена.

«Это напоминаеть мнѣ другой подобный случай съ какою-то комедіею или водевилемъ, гдѣ за одною вдовою волочился какой-то ловеласъ. Цензоръ заставилъ сказать его «въ сторону», то есть обращаясь къ зрителямъ, во время нѣжныхъ объясненій со вдовой: «а я все-таки намѣренъ на ней жениться».

«Въ «Путешествіи въ Іерусалимъ», не помию чьемъ, авторъ замътилъ, что смоковницы возлѣ города тощи и имѣютъ жалкій видъ. Цензоръ зачеркнулъ эти слова и написалъ сбоку: «А можетъ быть подъ однимъ изъ этихъ деревьевъ отдыхалъ Спаситель».

«Но къ цензуръ еще было не привыкать-стать. Въ 1848 году Сенковскій захвораль холерой, и эта бользнь окончательно подточила его, и такъ уже разстроенное здоровье. Онъ почти совершенно оставиль «Библ. для Чтенія» и даже сталь равнодушно относиться къ когда-то излюбленному своему дътищу. Редакцію пришлось передать въ другія руки. Больной, изможженный, утерявъ всъ силы и здоровье, Сенковскій съ этого времени не живеть уже, а только влачить существованіе. Онъ надорвался въ журнальной работь, онъ слишкомъ самоувъренно смотръль впередъ. И теперь, какъ прежде, онъ быль одинъ. Одиночество погубило его журналь, одиночество отравило послъдніе годы его жизни. Страдая отъ обязательнаго без-

дёлья, онъ старался выдумать себё вакую нноудь заботу, изобрёталь музыкальные инструменты, занимался фотографіей, выдумываль какую-то особенную мебель. Но это — внёшность; внутри все больше назрёвала тяжелая мысль о даромъ потраченной жизни, о даромъ потраченныхъ силахъ. «Что останется послё меня?» спрашиваль онъ, и съ ужасомъ отвёчаль самъ себё: «ничего!..»

«Не надолго, въ концѣ жизни, еще разъ вспыхнуль его талантъ. Въ «Сынѣ Отечества» съ 1856 г. стали появляться его фельетоны съ подписью Брамбеусъ-Redivivus — ожившій Брамбеусъ. Веселыя, остроумныя, бойкія разсужденія обо всемъ, къ сожальнію очень неглубокія. Ихъ писалъ умирающій. Умирало тьло, духъ попрежнему безпокойно метался.

«Можно представить себё мое удивленіе, продолжаєть Ахматова, когда Осипъ Ивановичь, больной и слабый, но въ тоть день чувствовавшій себя лучше, поручиль миё съёздить къ А. Краевскому и предложить ему издавать виёстё съ нишъ большую политическую газету. Я не верила ушамъ. Я помнила, какъ «Отечественныя Записки» преследовали не только «Библіотеку для Чтенія», но и самого Осипа Ивановича, и сказала ему прямо, что не желаю подвергать его унизительному отказу. Онъ добродушно засмёнлся.

«Будьте спокойны, отказа не будеть», сказаль онъ.

«Но я такъ мало знала закулисную сторону журнальнаго дѣла, что простодушно вѣрила въ искренность нападокъ «Отечественныхъ Записокъ» на Осипа Ивановича, и очень неохотно взялась за возложенное на меня порученіе. Но и велико же было мое торжество: А. А. Краевскій пришель въ положительный восторгь, хотѣлъ съ большими пожертвованіями отказаться отъ изданія «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и отвѣтилъ мнѣ, что согласенъ на всѣ условія, какихъ ни пожелаль-бы Осипъ Ивановичъ. Стало быть, великъ былъ талантъ Сенковскаго, когда даже литературный врагъ такъ его цѣнилъ! Планъ новой газеты былъ уже составленъ, свиданіе «Алекеандра съ Наполеономъ», какъ выразился А. А. Краевскій, назначено у меня, но болѣзненное состояніе Осипа Ивановича все ухудналось, и 4 марта 1858 года его не стало»...

## Учебныя руководства и пособія.

КУРСЪ НАЧАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ. И. НАШЪ ДРУГЪ. Кияга для чтенія въ КУРСЪ НАЧАЛОНИЯ ВЕЗАПИЛЬ В НЕОХЪ И ДОМЕ. Варона Н. А. Корфа. ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОМЕТРІЯ. А. За-блонеаго. Съ 300 чертежами. П. 60 г. ИЛКОСТРИРОВАННАЯ ХРЕСТОМАТІЯ. блоцваго. Съ 300 чертежани. Ц 60 в. УРСЪ МЕТЕОРОЛОГІИ И КЛИМАТО-А. Тарнавскаго. Для низш. учеби. заводеній и мілд. вілосовъ гимназій, Оъ 195 рисунвами. 4-е изд. Ц. 60 к. НАЧАЛЬНАЯ РУССКАЯ ГРАММАТИКА. **ДОГІН.** Профес. Ліснаго Инстит.Д. Лачинова. Съ 122 рис. и 6 карт. Ц. 2 р. ОСНОВАНІЯ ХИМИЧ, ТЕХНОЛОГІИ. В. Селезнева Съ 70 рисц 1 р. 50 г. Н. Бучинскаго. Ц. 30 к. полный курсъ физики. А. Гано. ЗЕРНЫШКО. Первая посла авбуки инпъ Переводъ Ф. Павиенкова и В. Для чтенія я письма. Т. Лубенца. Черкасова. 7-е кад. Ц. 4 руб. популярная физика. А. Гано. Перев. РУКОВОДСТВО въ "ЗЕРНЫПІКУ". Лу-Ф. Павленкова, Съ 604 рис. Ц. 2 р. КРАТКАЯ ФИЗИКА. М. Герасимова. бениа. II. 50 к. церковно - славянскій букварь. Съ 335 расув. и 214 задачами. Ц. 1 р. Т. І убечка. 2-е над. Ц. 5 к. ПОПУЛЯРНАЯ ХИМИЯ. Н. Вальберка РУКОВОДСТВО КЪ, ЦЕРКОВНО-СЛАВЯН-в. Праделяють. Съ 50 рмс. Ц. 40 к. СКОМУБУКВАРО". Т Лубе енца. Ц. 15 к. УЧЕВНИКЪ ХИМИИ. А. Альмедив-СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. А. Карюгена. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р. ОБЩЕПОНЯТНАЯ ГЕОМЕТРІЯ. В. Повова. Ц. 20 к. «Замътен для учителя», обучающаго во этой винжев—10 к. тецваго. Съ 143 фяг. Ц. 40 к. обучающаго по этой книжев—10 к. практический курсь физіологіи. Русской слово. А. Павлова Лесто-Вурденъ Сандерсона. Переводъ д-ра матія для гор. учиниць. Ц 1 р. Фрадберга. Переработанъ русскими профессорани. Въ 2-хъ частяхь со многими АЗБУКА ДОМОВОДСТВА и ДОМАШНЕЦ рисупиами. Ціна за одной виней 5 р. ГИГІЕНЫ. Сост. М. Клима. Ц. 75 к. СВОРНИКЪ АРИОМЕТИЧЕСКИХЪ "А-300 ПИСЬМЕН. РАВОТЬ Задачи для ДАЧЪ. Лубенца. 7-е виданіс. Ц. 54 в. укражненій въ письмъ для 3-хх отдъ-Тоть ве "Сбернявъ" по частямъ: Годъ І—12 в. Годъ II—15 в. Годъ III—20 в. ШКРВОНАЧ. ПРАВОПИСАНІЕ. Дивтовки АМОСТОИТЕЛЬНЫЯ РАВОТЫ ВЬ НЬ И ГРАИ, ПРАВИЛЬ, Н. Корфа. Ц. 12 к. чальной мерль. Т. Яубонца. Ц. 15 к. ШЕРВОВ ЗНАКОЙСТВО СЬ ФИЗИКОЙ. CAMOCTOSTESSHUS PABOTH BE HE-УЧЕВНИЕЪ ГЕОГРАФІИ для город М. Герасимова. Съ 96 рис. Ц. 50 с. училища. Н. плетенева. Съ рис. Ц. 30 с. СВОРНИЕЪ АЛГЕВРИЧЕСКИХЪ ЗА-МЕТОДИКА АРИОМЕТИКИ. С. Жит. ДАЧЪ. М. Савицваго. П. 40 к. ДАЧЪ. М. Савициаго. П. 40 к. ПЕРВЫЯ ПОНЯТІЯ О ЗООЛОГІИ. Поля вова 3-е выд. Ц. 75 к.

СВОРНИКЪ АРИОМ. ЗАДАЧЪ СЪ УЧИ.
ТЕЛЕМЪ. Приложение къ "Методикъ ариенетикъ". С. Житкоза. Ц. 40 к.
СВОРНИКЪ САМОСТОЯТ. УПРАЖНЕНИЙ КРАТКИИ, КУРСЪ ВОТАНИКИ. М. Сідзова, Съ 118 рис. Ціна 50 к. ВОРНИКЪ ЗАДАЧЪ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНІЮ. Разиграєва: 1) ПО АРНОМЕТИКЪ. Задачивъ для уче-нивовъ С. Житкова. 2-е изд. Ц. 25 г. ЭПИЗОДИЧЕСКІЙ КУРСЪ ВСЕОВЩЕЙ СВОРНИКЪ ИСТОРІН. А. Кувнопова. изд. 2-е.Ц. 1 р. НАГЛЯДНАЯ АЗВУКА Ф. Павлен-Элементарныя свід, о правов. сдовъ. Ц. 50 к. 2) Систематическій свід, о правон. вева. Съ 800 рис. 10-е изд. Ц. 20 и овънснение къ "наглядной азбусловъ. Ц. 50 в. 8) Элемент. Свъдънія о виавахъ препинанія. Ц. 35 к. 4) Систем. **КЪ", Ф.** II а в де якова. 7-еязд. Ц. 15 к. сваданія о знав. прешнанія РОДНАЯ АЗБУКА. Ф. Павленкова, 7-е ДЕШЕВЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ. Посять раскрашен варть. Ц. 30 к. за. ОЧЕРКИ НОВЪЙШЕЙ ИСТОРИИ. Гря-в. геревича. 5-е изд. 52 кортрет. Ц. 2 р. ф. ОЕЩЕДОСТУПНОЕ ЗЕМЛЕМЪРІЕ А. над. съ 200 рис. Ц. 5 в. АЗБУКА-КОПЪИКА. Ф. Павленнова. 7-е мад., 12 стр. 100 рмс. Цана 1 к. НАГЛЯДНО-ЗВУБОВЫЯ ПРОПИСИ. Ф. АГЛЯДИО-ЗВУКОВМИ ПРОПИСИ. Ф. ОВЩЕДОСТУПНОЕ ЗЕМЛЕМЪРІЕ А. Навленвова. 1) "КЪ РОДНОМУ СЛОВУ" Уминескате (400 рис.). 2) "КЪ АЗРНСОВАНІЕ АКБАРЕЛЬЮ А. Касаня.
ВУКЪ ВУНАКОВА" (460 рис.). 3) КЪ
"ПЕРВОЙ УЧЕВНОЙ КНИЖКЪ" Цауласова (430 рис.). 4) КЪ "РУССКОЙ АЗБУКЪ" Водововова (470 рис.). 5) ОВЩІЯ НАГЛЯДНО - ЗВУКОВМЯ ПРОНИЧЕМ КУРСЪ ГЕОГРАФІИ. Кор-(иъ другинъ авбупанъ) (464 неля. 11-е изданіе, съ 10-ю раскрой, карт и 82 рис. Ціна 1 р. 25 к. рис.). Цъна ващой нишки 8 к.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГРАММАТИКА РУССКАГО ЯЗЫКА А. Чудинова. Нэд. 5-е. Ц 50 кон.

## жизнь замъчательныхъ людей.

Вз составь библіотеки войдуть біографіи слюдующих лиць:

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪДЪ: Андерсенъ, Аристотель, Байронъ, Бальзакъ, Беккаріа, Ф. Беконъ, Беранже, Клодъ-Бернаръ, Берне, Бернсъ, Бетховенъ, Висмаркъ, Бокначіо, Вокль, Вомарше, Дж. Бруно, Булла (Саніа-Муни), Р. Вагнеръ, Вашингтонъ, Виклефъ, Л. Винчи, Вирховъ, Вольта, Вольтерь, Гандиъ, Галилей, Гарвей, Гарибальди, Гарринъ, Гегель, Гейне. Гете, Гладстонъ, Говардъ, Гогартъ, Гракхи, Григорій VII, А. Гум-больдтъ, Гусъ, Гутенбергъ, Гюго, Дагерръ и Нізисъ, Даламберъ, Дантъ, Дарвинъ, Декартъ, Дефо, Дженнеръ, Лидро, Динкенсъ, Жанна Даркъ, ччъ, Канова, Карлейль, Кеп-Жоржъ-Зандъ, Золя, Ибсенъ, Кантъ, и ч Коперникъ, Кромвель, леръ, Колумбъ, Анссъ-Коменскій, Контъ, К. Кукъ, Кювье, Лавуазье, Лапласъ, Лейбницъ, Лессингъ, Ливингстонъ, Линкольнъ, Линней, Лойола, Леквъ, Люче, гометъ. Макіавелли, .). Менерберъ. Меттер-Масе (основатель международной цит

нихъ, Минель-Анджело, Милль. жбо, Мицкевичъ, Мольоцарть, Т. Мюнцеръ, Наеръ, Мольтке, Монтескье, Морз полеонъ 1, Ньютонъ, Оуэнъ, Пасна. Тесталоцци, Платонъ, Прудонъ, Рабле, Рафаэль, Рашель, Рембр. - Ришелье, Ротшильды, Руссо, Савонарола, Саніа-Муни (Будда), ... тантесь, В. Скоттъ, А. Смитъ, Сократъ, Спенсеръ, Спиноза, С. енсонъ. Тацитъ. Текнерей Уаттъ, Фарадей, Франклийъ, Франциск й. Фоидонхъ II. JEE Фультонъ, Цвингли, Циперонъ, Шекспиръ, Шелли, Шиллеръ, Шопенгауеръ Шопенъ, Эдисонъ, Дж. Эліотъ, Эразиъ, Ювеналъ, Юлій Цезарь, и другіе.

РУССКІЙ ОТДЪЛЪ: Аввакумъ, Аксаковы, Аракчеевъ, Богданъ Хмъльпицкій, Боткивъ, Булгаринъ, Бутлеровъ, Бълинскій, Бэръ, Верещагинъ, Волковъ (основатель русскаго театра), Воронцовы, Глинка, Гоголь, Гончаровъ, Грановскій, Грибобдовъ, Дашкова, Демидовы, Достоевскій, Екатерина ІІ, Зининъ, Івановъ, Иванъ ІV, В. Н. Каразинъ (основатель карьк. университета), Карамяниъ, Катковъ, С. В. Ковалевокая, Кольцовъ, Баронъ Н. А. Корфъ, Н. И. Костонаровъ, Крамсвой, Крыловъ, Лермочтовъ, Ломоносовъ, Мендельевъ, Меншиковъ, Миклука-Маклай, Н. Милютинъ, Некрасовъ, Никитинъ, Носмисовъ, Потемкивъ, Потеръ Великій, Пироговъ, Писемскій, Посошковъ, Потемкинъ, Прмевальскій, Пушнинъ, Радищевъ, Салтыновъ, Сенновскій, Скобелевъ, С. Соловьевъ, Сперанскій, Струве, Суворовъ, Л. Толстой, Тургеневъ, Гл. Успенскій, Ушинскій, Фонъ-Вививъ, Шевченко, Щепкинъ и другіє.

Каждому изъ перечисленных здъсь лицъ посвящается особая ннинна, въ 80—100 страницъ съ портретомъ. При біографіяхъ путешественниковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются геогр. карты, снимки съ картинъ и ноты.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны имена лицъ, біографіи которыхъ вышли до 15 декабря 1891 г. Новыя біографіи выходятъ но 4 въ мѣсяцъ. Главный силадъ въ инижномъ магазинѣ П. Луновникова (Спб., Лешъвъ пер., № 2). Цъна каждой книжни 25 к. 1. 14 . 1 126 , 3. 2.



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE PEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

JUL 8 4 1991 UEU 1993

BOOM DITE

WIFE N ARE

WIFE N ARE

REB BOOK DITE

REB BOOK